



#### пролетарии всех стран, соединяютесы

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический жирнал ИК ВЛКСМ



## Основан в 1922 году

Москва, ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфическое объединение ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия»

### в номере

| D RUMEI'E;                                            |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| ● ПОЭЗИЯ                                              |   |
| Виктор СМИРНОВ. Родники. Стихи                        |   |
| Евгений ВИНОКУРОВ. <b>Беспредельный вопрос.</b> Стихи |   |
| • ПРОЗА                                               |   |
| Сергей МИХЕЕНКОВ, Ожидание ливня, Повесть             |   |
| журнал в журнале «товарищ»                            | 1 |
| • стихи молодых                                       |   |
| Михаид МАМАЕВ, Цепляясь взглядом                      | 2 |
| • ТРИБУНА ПУБЛИЦИСТА                                  |   |
| Анатолий ЗЯБРЕВ, Нерв зашемленный, Полеми-            |   |

ческие размышления о судьбе родной земли

208

| • ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА |        |           |            |           |  |
|------------------------|--------|-----------|------------|-----------|--|
| Вя                     | чеслав | горбачев. | Аренлаторы | глаеноети |  |

Вячеслав ГОРБАЧЕВ. Арендаторы гласности О перестройке и подстройке

Слово — молодым.

Размышления о литературном годе

Святьскав РЫБАС. Собпрать духовные силы! Конставтии КОВАЛЕВ. Увольте от этих споров! Сергей ЛЫКОШИН. Другой истории не будет. Алексапдр ПОЗДИЯКОВ. Вольше дезократии. Владимир СЛАВЕЦКИЙ. Ищу стихи!

268

229

• искусство

Валентин КУРБАТОВ, Портрет судьбы и на-

283

Иремии журнала ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» за 1988 год
Первая страница обложки журнала;

Композиция Сергея Дергачева. В торая страница обложки журнала: Рис. Анатолия Гилева.

«Молодая гвардия», 1989, № 1, 1—288

#### Паш адрест

125015, Москва, А-15, Новодмитровская ул., 5а. Телефоны редакции: приемная — 285-56-99; отдел прозы — 285-80-55; отдел очерка и публицистики — 285-80-65; отдел критики — 285-80-16; отдел критики — 285-80-16; отдел жеретариат — 285-80-66; секретариат — 285-80-66; секрета

Подписка на журнал ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» принимается БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ С ЛЮБОГО МЕСЯ-ЦА ГОДА

© «Молодая гвардия», 1989 г.



# поэзия

## Виктор СМИРНОВ

# РОДНИКИ

Еще встречаешь дягель у реки. Затронь — пыльца течет с него ручьями.

Еще не все зачахли родники, Отравленные нашими руками.

Коль на косьбе светло устанешь ты, Под старую ольху придешь, как прежде.

Заломит зубы от лихой воды — И солнцем вспыхнет на лице надежда.

Пришла пора сражаться за нее! Ты прятаться в кусты уже не станешь. Березовое легкое косье,

Как будто бы копье, в руках сжимаешь. И видела, качнувшись, ветка Сквозь светлый, как слеза, рассвет: Душа жестокой дланью века Небрежно брошена в кювет.

И это крик протяжный, длинный Души, дымящейся в росе, — Как плач собаки из-под шины На плахе шумного шоссе.

Добры вы, люди? Или злы? Жизнь потрясла жестоким смыслом, Когда однажды свист стрелы Свинец своим продолжил свистом.

Зенит весенний. Как он чист, Покамест ветер туч не гонит! Какой еще смертельный свист Сам человек себе готовит?

Боясь на луг ступить с крыльца, Рассветной очарован тишью, Так слушаю я свист скворца, Как будто больше не услышу...

Материнские глаза пронзают. Знают, как ты суетился, лгал. Но сквозь строй березы пропускают — И выходишь без грехов к лугам.

Жеребенка звонкие копытца У жнивья— прощения венцом. И светлеет темная криница, Сына блудного узнав лицо...

Багряная рубаха на отце! Он косит луг у речки с мужиками. Туманы рваными плывут мечтами — И оставляют слезы на лице.

Вдруг словно пелена спадает с глаз: Рубаха красная в лучистом свете! Она кричала о войне, о смерти. Я это слышу только лишь сейчас...

Заслоняя солнце над полями, Грянет среди бела дня гроза: Избам деревянными платками Завязали синие глаза.

Где вы, люди? Грешные? Святые? Под каким грустите потолком? Сосчитал я: десять изб — слепые. Но смотрю, одна — поводырем.

Значит, выйдут к свету, слава богу. Блещет трав зеленая гряда... Города, не застите дорогу. Дайте нам дорогу, города!

Ромашки отцвели. Зачем? Не жди ответа... Художники — от неба. Крестьяне — от земли.

В одних — бушует дух, В других — душа, как прежде. А остальные — между. И ты, и ты, мой друг...

Не забывай о том: ты — сын деревни. Столица — что? Она лишь миг в судьбе. Распахнуто живи, как эти двери, Для каждого открытые в избе. Мы выросли. Уже тревожим бога. И до любой звезды — всего верста. Но высота крестьянского порога, Она для всех — святая высота...

Нет радости в чужих зрачках — И боли в них не ожидается. Нет! В равнодушных зеркалах Мир искаженно отражается.

Не знаю, как на чьей стезе, А здесь весь русский край отеческий Правдиво светится в слезе— Глубокой, честной, человеческой.

Во мгле сверкает месяца серьга. Мороз. Январь. Глухая тишь. Россия. И речка слышит, как лежат снега: Тяжелые, суровые, родные.

И бьет бессонно самый светлый ключ, Слагая песню радости нетленной. И на плечо ложится лунный луч, Как будто теплая рука Вселенной...

Бьют и в мороз родные родники, Рука рассвета к ним деревню движет. И черпаю я черный бег реки— И он затравленно из ведер дышит.

А по березовым стволам — стрельба. И снег скрипит, как ржавые ворота. Над ведрами — два золотых столба, Светясь, качаются в лучах восхода.

г. Смоленск



# поэзия

#### Евгений ВИНОКУРОВ

# БЕСПРЕДЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Глубока суть этой жизни бренной...

Как черты любимого лица постигаем мы лицо Вселенной и постичь не можем до конца...

## ИСТОРИК

Посмотришь и подумаешь, что горек его, в дугу согбенного, удел... Он просто архивариус, историк, зарывшийся в собранье старых дел...

Ах, в бездне этих дел не утонуть бы!.. С утра до ночи здесь проводит дни. А в этих папках судьбы, судьбы, судьбы... Как разобраться: каковы они?

Но что вдруг за удача, что за диво, когда по встеченым многих лет, в подвале тут, из полутьмы архива, он документ вдруг вытащит на свет!... И, горы перерыв бумаг, оп тяжко вздохиет, нелегкий вытирая пот!..

А между тем вот эта вот бумажка, быть может, мир однажды потрясет...

Речонка узкая Медынка бежит, вся в шепках и золе... Для рыцарского поединка нет лучше места на земле! Молочница злесь, как невеста. силит. продавши молоко... На свете нет такого места!... Здесь славно резаться в очко. злесь славно. скинув рукавицы, из снега дом депить зимой!... А между тем часы в столице отбили год тридцать сельмой... Я ясно понимал едва ли... Но в ожидании звонка ночами взрослые не спали... Я часто видел «воронка». что к нам во двор, через ворота въезжал...

Я с самых ранних лет фамилии «врагов народа» запомнял на столбіцов газет. Тогда уж я читал неплохо... Тогда я робок был и мал, но знал: как ты страшна, эпоха!.. Хоть и не все я

# РАЗВАЛИНЫ

Проезжая черными полями. ощущал я непонятный страх... С продырявленными куполами церковки стояли на буграх!.. Лет тридцатых горестная драма!.. Почему средь тишины такой от полуразрушенного храма ReeT нестерпимою тоской?... Вся была нелегкою дорога. то колдобины, а то настил... Даже я. не верующий в бога. ужас от развалин ощутил...

## ХЛЕСТАКОВ

Средь льстивой и трусливой суеты За ревизора принятый пройдоха Берет небрежно взятки, и плуты Сдержать не могут радостного вздоха. Все обощлось, они теперь чисты От грязных дел, да и ему неплохо: Он здесь со всеми чуть ли не на «ты»... Ведь то не город, то его эпоха!
Он здесь саж соой. Набил карман тугой он доско ко соой. Набил карман тугой он здесь как соой. Набил карман тугой

И в путь! Но прибыл ревизор другой! Что ждет воров? Отставка, суд, позор? Сердца застыли перед страхом новым!.. Напрасно: настоящий ревизор Окажется таким же Хлестаковым.

# ТЕПЛОТА

Сульба того, видать, несчастна, кто думает достнчь высот... Но злая теплота мещанства его, однако, засосет, И, потерявший имя. вскоре он обнаружит, аноним, как снняя звезда в просторе вдруг замерцает перед ним!.. И как удел бедняги труден! Он на звезду направит взгляд. Но темная тряснна буден его потянет вдруг назад... Хоть пустотою мировою пахнёт. но, видно, неспроста сомкнется вдруг над головою спасительная теплота

Гудит провинция глубокая, У клуба собрался народ... В платках, по-северному окая, сидят старухи у ворот. В нябе бревенчатой милиция, десяток пьяных у ларька... Гудит глубокая провинция, что от столицы далека!..

И от заката розоватого дрожит полоска на Двине... От века нашего двадцатого она как будто в стороне! Покойный запах сена свежего. В огромных тыквах огород...

И парни смотрят на приезжего, открыв от удивленья рот...

# ЧУДО

И вот с высокого нашеста во весь свой петушиный дух запел. земное совершенство. с багровым гребешком петух! И зорька заалела с края... Но за бревенчатой стеной поет он, новый день встречая, хронометр этакий земной!.. Откуда это в нем, откуда? И в чем же все ж его секрет? Вот это маленькое чудо петух, встречающий рассвет...

По законам великой природы, по движению звезд, наконец, не постичь ни за что повороты человеческих тайных сердец. Потому-то — совсем не случайно —

у астролога и мудреца непостижна обычная тайна человеческого лица. Пусть познанья не допита чаша, пусть космический вечен мороз, потому, что Вселенная наша лишь один беспредельный вопросм.

## BA3A

Мучился над вазой позолотчик...

Запрокинув личика овал, на старинной вазе ангелочек руки в поднебесье воздевал... В зале у стены стояла ваза, а над нею был ампирный свод!.. Мы тогда вникали в суть рассказа, что пред нами вел экскурсовод. И на вазу взоры коллектива были в этот час устремлены... Вот оно, фарфоровое диво, что дошло до нас из старины! Над землею прокатились волны... А она, прозрачна и мила, эти все пылающие войны, стройная. легко пережила.

Проиеслись года, ее не тронув... Мир изведал смертоносный яд! И сейчас десятки миллионов, в землю погребенные, лежат... О прошедших ужасах не зная, и такая хрупкая на вид,

слабенькая ваза неземная словно символ нежности стоит...

# две дали

Как корабль средь океанской глади, я на этом свете!... Погляди: вечность у меня осталась — сзади и такая ж вечность — впереди! Я плыву, гладь эту пробивая, будго бы корабль на всех парах, и одновременно пребывая в этих двух таинственных мирах...





Имя молодого прозанка Сергея Михееннова, лауреата Всесоюзного литературного ноинурса имени П. Островского, стало навестно из-шему читателно совсем недавно. И тем не менее мы не можем не заметить, наи от повести к повести уверениее и нолоритиее стано-вится его перо.

Новая повесть написана с глубоним знанием народного быта, нравов, обычаев деревенской жизии. Автор прослежнявает судьбы своих героев в намболее напряженные минуты их жизии, иогда пе-

сноих героев в навоболее напряженные минуты их янзани, ногда пе-ред иния встает сопрос правоственного выбора го-стора и по перед по пер

Уж все венки да поверх плывит. А мой потонил.

Из писской народной песни

#### ГЛАВА ПЕРВАЯ

Было воскресенье, одно из многих, все так же однообразно и скучно прожитых ею в Крисанове-Пятнице. и Вера, чего не могла себе позволить с тех пор, как окрест сошли снега и на совхоз навалились полевые работы, торопливые и суматошные, долго лежала под одеялом.

Иногда на минуту-другую Вера задремывала, но тут же просыналась, будто спохватывалась, что спать нельзя, и чувствовала, как идет, длится время; она прислушивалась к нему, несущемуся в пространстве, сердце у нее радостно и тревожно замирало, и она догадывалась, отчего ей хочется улыбнуться. Ох. поскорее бы шло. Поскорее бы... Поскорее...

Она то подводила к животу горячие коленки, то выпрямляла длинные стройные ноги, красивые, это она знала наверно, упиралась ими в холодную полированную

спинку широкой кровати и лумала о Николае.

Вера решила по обела не вставать. Отсеялись, Отмучились. Слава богу. Теперь и поспать всласть можно. Она стала вспоминать: вчера или позавчера, нет, все же вчера, в зеркало посмотрелась - синяки пол глазами, прямо тени синие, лицо обветренное. Ох, совсем доконала эта шальная нынешняя посевная. Могли бы и мужика, какого поэдоровше, посылать в ночь с тракторами. А то послали... Нашли топор под лавкой. Днем-то бригаду тоже не оставишь, насеют мои мужички как попало, потом разбирайся. Николай иншет, что у них в армии и то побольше поспать дают. А тут — три часа, и то урывками, и еще присинтся невесть что, чертовщина какая-шбудь: в сеялках вместо зерна земля, или что директор крадется. Теперь осталось посеять гречиху. Всего одно пебольшое поле. Это — на день хорошей работы. Так что гонки такой уже не будст.

Вера снова подвела к животу ноги. Взлохнула. С Николаем по утрам куда веселее было. И просыпались, кажись, раньше. Ох. куда как раньше с Николаем просыпались, вэдохнула опять. Николай как-то пошутил насчет кровати. Кровать эта Вере нравилась. А он: спальню я тебе не такую еще куплю, я тебе, мол, спальный гарнитур куплю, за три тысячи, финский. А она ему тогда: там, мол, кровати узкие, и лве, ни к чему им такой гарнитур, чтобы спать порознь, а если слвинуть, то разъезжаться будут. Один раз как-то ночевали в Смоленске. в гостинине, в двухместном номере. Номер хороший, дорогой, удобства все, а кровати две, по углам. Так пришлось сдвигать. А чтобы щели между не было, одеяло одно свернули и туда затолкали. Утром горничная постучалась, увидела, заругалась. А Николай ей; ну что ты, тетка, сердитая такая, булто всю жизнь пенсионеркой была.

Она погладила живот и почувствовала, как от этого прикосновения под гладкой, слегка завлажневшей кожей вздрогнула какая-то жилка.

С Николаем хорошо было, вздохнула она, и вздох тот дернулся у нее в горле, словно у ребенка после слез.

Три года назад они, два молодых агропома, аконили сельскохозийственный техникум и по распределению приехали в совхоз чРассветь, поселились в двухкомнатиой квартире в типовом кириичном доме, построенны на центральной усадьбе для молодых специалистов и их семей. Его назначили агрономом-семеноводом, что по козяйственной перархии означает: вторым агрономом после главного, а ее — бригадиром полеводства. Работалось и жилось им в Грисанове-Пятище вессло. Время летело незаметию и счастливо. Но, как говорят, обиваниясь, веку не просидеть. Так и у них вышло: год назад шись, веку не просидеть. Так и у них вышло: год назад Николая призвали в армию, и Вера бедовала теперь одиа

Служил Николай далеко, на севере Крутогорского края. Письма и те шли по пелой нелеле. Вначале свою переписку они организовали так: вот напишет Вера письмо, а он там дожидается, пока оно придет; дождется, ответное напишет, она тем временем тут ложидается, И покула ждет, время глаза выест. Потом начали писать каждый лень.

Оставшись одна. Вера начала скучать в Крисанове-Пятнице. Привез меня сюда и бросил, думала она иной раз, осердясь на мужа за то, что вот он ушел служить,

а она теперь жли его, ясна сокола.

 Вот и жли его теперь. — вслух полтвердила она. — Мучайся. Как будто легко так. Как будто просто. Одной. Вере захотелось поплакать оттого, что она одна. Она закусила губу и не заплакала, стерпела, подумала: еще

вон сколько так, одной, мытариться-мыкаться, долгонько еще, что ж теперь сердце рвать. Потерплю. Что же теперь-то...

Она вспомнила, как легко Николай уезжал. Будто рад-радешенек был тому, что уезжает, оставляет ее. Даже не вздохнул напоследок. Обнял торопливо, так же торопливо поцеловал в губы, жарко, правла, поцеловал, и засмеялся, закричал что-то уже с подножки вагона, когда

она заплакала, закрыв ладонями лицо.

Полежав еще немного. Вера выпростала из-под одеяла руку и потянулась к столу. Там стоял маленький радиоприемник с кожаным ремешком. Она включила его и положила на грудь, «Маяк» передавал новости. Может, и про моего что перелалут, полумала и следала погромче, он же у меня все-таки отличник боевой и политической полготовки, ефрейтор, как-никак передовик. Нет, не передалут, немного поголя взлохиула она, слишком скромный, к начальству не больно льнет, а таких не очень-то замечают, как вилно, и в армии. Это он только со мной такой разговорчивый. Начался репортаж с места учений Н-ской мотострелковой воинской части. Застучали автоматные очереди, совсем не похожие на выстрелы в кино, послышались голоса командиров, топот солдатских сапог. Репортаж так же неожиданно, как и начался, закончился. Нет, не передадут. Но все же дослушала выпуск до конца. С некоторых пор она заметила за собою странность, которая переросла в привычку - любила слушать последние навестии, выпуски повостей, виформационные сообщении. Все от тоски — и чудачества, и привычки. Нотому что привычки — это, в сущности, тоже чудачества. Когда диктор сообщил, что на территории Демократической Республики Афганистан, в провинции Нангархар, подравделениями вооруженных сил ДРА и Царандов, народной милиции, коружена и уничтожена куриная банда душманов, что в операции приняли участие также советские воины из состава ограниченного контингента войск, Вера замерна. Всезоччетный страх склал ее, даже в горые стало сухо и колко. Как хорошо, что Инколай пе там, подумала она.

Наверное, в дверь стучали уже давно, по она услышала только, когда в передаче наступила пауза. Встала, одерпула на коления ночную сорочку, поверх пакинула калат, в прихожей на ощушь включила свет, на ходу заглянулс в зеркало, поправила коротко остриженные въверошенные волосы и указательным пальщем отдернула в сторону

рычажок английского замка.

 Ира? — Вера потянулась, оперлась о дверной косяк, зевнула. — Пораньше прийти не могла?
 Пораньше... А ты знаешь, сколько сейчас времени?

Какая для меня разница, сколько сейчас времени.
 Я уж подумала, не отравилась ли газом. Да мало

ли... А ты вон прыхнешь.

Дрыхну. За всю посевную отсыпаюсь.
 Ну ладно, не злись, что не вовремя, — протиснув-

шись мимо Веры и оглядевшись в прихожей, оклеенной коричневыми, под дерево, обоями, сказала рассенню Ира. И по тому, как она эта сказала, Вера поняла, что пе угрызения совести мучают Иру, а что-то другое.

грызения совести мучают Иру, а что-то другое.

— А, да ну тебя. Ты всегда не вовремя.

Это что, упрек?

Понимай как хочешь. Чай будешь?

 Буду. Но ты ко мне несправедлива. Почему ты ко мне так несправедлива, а? Значит, я — это тот человек, который приходит всегда не вовремя.

 Он самый, — согласилась Вера. — Но ты не задирай. Проходи. А я сейчас переоденусь и поставлю чайник.

Не трудись. Иди одевайся, я тут сама справлюсь.
 Да? Ну вот и ладио, хоть какая-то от тебя польза.

Они рассмеялись. Ира тоже приехала в Крисаново-Пятницу по распределению. Работала завелующей сельской библиотекой.

Но вынешняя посевная не обощла и ее. Вначале в составе агитбригалы Ира почти кажлый лень выезжала в поле, а потом всю их певчую бригалу временно расформировали, и кого поставили на сеялки, кого на погрузку. кого куда. Посевная страда, будто полая вода побережные льдины, ухватывала все новых и новых людей, и всем им доставало работы с ранних ворь до поздних ворь. Ира же заменила одного из сеяльщиков, ушедшего в ночную смену. Так что хлебнула пота. Ей так же, как и Вере, было лет пвациать с небольшим. Смуглая, черноволосая, с косо посаженными карими глазами, худая и гибкая, словно свежий красноталовый прутик. В деревце, как вилно, любили лородных, ну не то, чтобы уж очень, но чтоб, как говорили тут, пуща нал телом не надсмехалась, чтобы везде дално было, а потому молодые мужики и парни тоже смотрели на библиотекаршу и, отмечая явно незавидную ее щадноватость, рассуждали примерно таким образом, что, мол, левки в гороле совсем уж хуловатые пошли, на учебе, что ль, так дохнут, или мода по такого безобразия локатилась, раньше таких не присылали, Санечка Крылатка, работавшая в Вериной бригаце полевоном, как-то ей так и сказала: «Вот почему ты. Ирка, замуж никак не выйдешь? Вот хоть и образованная, хоть и работа у тебя чистая, не тяжелая. Книжки с полки на полку, извини меня, переставлять да формуляры заполнять — это ж не мешки ворочать. А? А я тебе прямо скажу: тела маловато. Гляди, бригадирка наша, Вера-то Александровна справная, как, как... может, чего не так скажу, так ты не смейся, как телка летошняя. И тут у нее места вольные, хоть ордена вешай, и там есть за что похвататься. Вот и результат, как в газетах пишут, налицо!» - «Ладно, теть Сань, хватит срамить меня. Веркин-то результат во-он нынче где! А я зато свободная. Я и не пойду за того, который не служил еще. А то что ж это: приласкает, привадит, приучит к сладенькому и — адью? А я мучайся?» — «А-а, ишь какая бойкая. Боишься, стало быть, что распетущит, раззадорит, а сам служить уйдет?» — «Боюсь, теть Сань. А как же! Боюсь! Я своему мужу верной хочу быть. Но если так, на два года, как вон Веркин Николай, то я за себя не ручаюсь». - «Ну, гляди. Да повострее гляди. А то проглядищь. Долго-то думавши замуж не выходят». -«А я и не спешу. Одной пока хорошо, Скучновато, правда, иногда, зато вольно». — «И то правда, — согласилась Санечка Крылатка. — Живем, не тужим, пикому не служим. — «Вот-вот», — улыбиулась Ира. Но та тут же поправилась. «Только, говорит, неволи медок пьет, а воли — водицу». — «А еще что у вас тут говорят? — «Чете у нас так говорит: своя воли — клад, а черти его стеретут». — «Да, теть Сань, сдаось». «Чо-то же, вперед не сокочи языком, а старших слушай. Гиздишь, и пригодится что. А впрок я тебе вот что скажу, чтобы ты свободой своей не больно похвалялась: съещь и морковку, коли яблочка нет». — «Ну уж нет, теть Сань, на морковку я не согласия». — «3-а, это, радуга ты мом, погоди-й. Эх, погоди. И горько покажется, а скажень: слаще и неть.

Ира поставила на газ чайник и вернулась в комнату,

где переодевалась Вера.

Вер, ты знаешь, зачем я зашла?

 Понятия не имею. Могу только предполагать, что нужны деньги.

нужны деньги

Да нет... Хотя деньги в общем-то тоже нужны.
 За посевную еще не выплатили, а свою зарплату я уже всю спалила. Но тут дело другое.

Ну, тогда это действительно интересно.

 Перестань издеваться. Понимаеть, старушка, сегодня вечером ко мне приезжают мои бывшие однокурсники. Их двое. Хорошие ребята, без комплексов. Я хотела и тебя пригласить. А? Посидим, поболтаем.

- Я не могу.

— Да не спеши ты отказываться. — Ира нахмурила смуглый лобик. — Ну почему ты не хочешь? — Не смогу. Ну, скажи, как я пойду? С какой стати?

С какими глазами? И вообще...

Ох и крепко ж в тебе, старуха, деревня сидит!
 А в тебе, думаешь, нет? — усмехнулась Вера.

— Я в теое, думаешь, нетг — усменнулась пера.
 — Во мне? — Ира сделала беззаботное лицо. — Во мне она вообще не сидит. Это я в ней, тмутаракани этакой,

сижу. Торчу вот. Поля ваши засеваю.

— Ой, хватит, не люблю я этих разговоров. Хлеб с маслом, небось, больше любишь, чем на селлке пыль глотать. Ты уж, будь добра, хоти бы приблизительно уравняй в себе свою любовь и нелюбовь. Ведь и гостей своих будешь угопцать сегодня не тем, что бог послал, а тем, что в поле выросло и что на фермах наработано. А вообще-то ты права: поля эти действительно наши, — сказала Вера и отвериудась к окну.

— Да ладно тебе, разошлась. — Ира обияла Веру, насильно повернула голову, заглянула в глаза. — Ну? Ребята славиме. Переночуют и завтра утречком уедут. Поияла? Никто и не догадается, что они ко мне приезжали.

— Все равно. И не уговаривай. Не хочу. Просто не

 Ну и дура. Не хочешь, как хочешь. Посидели бы, кофейку попили. Я банку быстрорастворимого достала.
 Бразильского. Фирмы Пеле. А? Ты ведь любинь быстрорастворимый кофе.

Ира вскоре ушла. Напоследок обиженно-насмешливо

- Hy-ну, смотри...

День прошел в обычных домашиих хлопотах: постирала, погладила, убрала в комнатах. Когда засинелось за окнами, Вера даже обрадовалась, стала разбирать постель.

Она разделась и валезла под оделло. Сов не шел, оп будто проходи, и васе и под оделло. Сов не шел, оп затихал сок успоканвалось, засклапа, о опа выпуждена бизал вожеть с закрытыми глазами, слушать густеопцую тинции и притиориятым, что сит. Перед кем? В последнее время такое случалось часто.

Земля терпеливее меня, подумала Вера. Откуда у нее

столько сил?

В открытое окио было слышно, как ветер шумит и соснах и в сумих прошлогодних травах. Скоро пойдет дождь, подумала она настороженно, высвобождаясь изпол душного оделал, и тогда прошлогодине травы оналут наземь и уйдут под корневища новых трав нежным перегноем. А если бы дивень, то все произошло бы гораздобыстрее. Да, вынешней почью он непременно будет.

Вера встала, в темноте на ощупь пробралась к столу,

включила лампу.

Стопия учепических теградей в фиолетовых обложивах лежала на краю стола, придавленная томом Сельскохозяйственной энциклопедии. Точно такую же стопку и начиу конвертов беа марок опа отправила недавно бандеролью Николаю. Интересно, получил ли? Видимо, нет еще, потому что письма присылает в старых конвертах, да и написал бы если бы получил бандеокл. Она ему туда и десяточку положила, спратала бумажку в конверт и закленла его. Вера взяла верхнюю тетрадь, разогнула ножницами скренки, и двойные листы тонкой лощеной бумати, освобожденные, словно караулили это мгновение, посыпались на пол, запрушвали. Она подняла два пли три, сколько смогла, села за стол, отступила две клеточки верху и инть слева, как делала когда-то в школе, начиная новую теградь, и стала писать. Почерк у нее был красивый, буквы правильные, немного кругловатые, и впримь — как у школьницы.

«Коленька, милый.

Вчера закончили сев.

Я теперь отсыпаюсь. Почти блаженствую. Ты ведь знаещь, что это такое, когла сев позали.

Стоит жара, день за днем, и земли высохла, как губы мол без тебя, и если через три-четыре дня не пойдет дождь, то яровые сильно заноздают, и осенью, как, помининь, однажды уже было, уйдут под дожди. Тогда мы уже точно не соберем того, что вырастим. Земля ждет дожды. Земля трескается, как мол губы. Мне кажется, что просто дождь уже не напитает ее, пе утолит той жажды, какая ее мучит. Нужен ливень! Такой, знаешь, — чтобы речки из берего!!

Миллій, как доліті эти два года! Ты, наверпює, не представляещь, как они долята! Кавкеста, с того лив, когда мы расстались, и до того, когда мы снова будем вместе, пробдет целая жизнь, мы к тому времени состаримся и уже не сможем любить друг друга так, как любили раньше. Я тогда говорю себе: ну что ты, дуреха, два года пробдут неамаетно, а потом еще годы пробдут, и ты когда-шбудь спохватишься и спросишь себя, а были ли вообще в тоеоб жизни эти два года одночества и ожидания. Но я вначале верю, а потом не верю себе. Вот уж, действительно, луреха. И побранить меня некому.

В совхозе все по-старому. Даже директор прежний остался. Вот уж чего пикто не ожидал в наше круговемя. Приехали какие-то серьезные диди из области, посмотрели, полистали документы, постращали с глазу на глав ничего и никого не боящегося Паукова и снова уехали. И Иван Николаевич, теперь уже с новыми силами, принялся дальше намываться над землею и людьми. В нынешнем году взяли облажательства получить ми. В нынешнем году взяли облажательства получить

зерновых до двадцати центнеров с каждого гектара. Никогда таких урожаев здесь не спимали. Смотрела старые отчеты и сводки: шесть лет назад было по восемнадцати центнеров на круг, восемь лет назад — семнадцаты и четыре десятых. Пшеница же давала по двадцати пяти центнеров!

Представляень, Коля, двадцать пять! Ты, когда пробивал семенники и удобрения для них, и мечтать об этой цифре не мог. Но тогда колхозом руководил не Пауков, а другой человек. Этот же лесятые не считает округляет. А потому двалиать центнеров на круг мы получим, лаже если и не вырастим их. Однажды была свилетельницей того, как он по селектору передавал в РАПО сведения. Спрашивают: сколько посеяно яровых? А он: а сколько надо? У меня в блокноте точная цифра, свежая, только что с поля, пвести восемьдесят шесть гектаров, я нарочно держу блокнот раскрытым, и он видит это. Триста, отвечает. Там говорят: маловато, мол, простаиваете, что ли? А мы лействительно в те дни простанвали, трактора поломались, как по команле, а потом масла не было. Тогла наш Иван Николаевич, ничтоже сумняшеся, и говорит: минуточку, не тот, оказывается, листок взял, это, мол, старые сведения, записывайте: триста пятьдесят один гектар. Вот так, с точностью до одного гектара. Сеем, говорит, передайте председателю РАПО, что техника в поле с зари и до зари. Даже меня не постеснялся.

Назавтра, гляжу, в районной газете сводка: совхоз «Рассвет» по севу на первом месте! Слава победителю районного социалистического соревнования! Наши все, в том числе и парторг, и главный агроном, видят, и все дружно молчат. Смеются, злоязычат, зубами скринят, уповают на то, что, в конце-то концов, сколько веревочке ни виться, а конец булет, а сами потянуть за этот конец боятся. Вот я и молчу вместе со всеми. Но как-нибудь соберусь с духом и выступлю на комсомольском или па открытом партийном собрании. Теперь чаще стали собирать открытые партсобрания и всегда приглашают нас: комсомольцев, специалистов, Только боюсь — не поддержат другие. Но говорить все равно надо. А то вель доходит до абсурда: нас хвалят за корма, что готовим мы их много, умело и качественно, а зимою на фермах дояркам нечего коровам в кормушки положить. Этот абсурд стал уже нормой, улобной и кому-то выголной. Рабочим пытаются даже внушить, что такой способ заготовки кормов и им выгоден: деньги-то платят, и немалые, а за перевыполнение плана еще и премиальные полкилывают.

А продуктивность коров снизилась почти вполовину по сравнению с годами допачковского правления. Или еще: на весь район трубят, хвалят совхоз «Рассвет» за своевременный и добротный ремонт почвообрабатывающей, посевной техники и тракторов, а весною нашем без борон, сеялки то и дело ломаются, а трактористы матерятся на плохо отремонтированные в «Сельхозтехнике», или как там она сейчас называется, моторы. Прости — заболталась. И действительно: какую чепуху несу! Боже мой, вель совсем о другом хотела написать. А знаешь, почемуто кажется, что и это тебе тоже интересно.

Милый, как тебе служится? Как скучается? Ведь скучаешь, знаю. Ты писал, что скоро тебя, то есть вашу роту, перевелут купа-то, Купа? Почему? И налолго ли? Я хотела приехать к тебе сразу, как только далут отпуск. А отпустят меня осенью, гле-то в октябре. Вот тогпа и приеду. Там вель можно будет где-нибудь поблизости снять на время комнату и пожить? Я тебя, помнишь, спрашивала об этом, то есть о том, можно ли там v вас полыскать комнату, а ты что-то ничего не ответил. Ты булещь отпрашиваться в увольнение, и мы будем вместе. Мне хоть посмотреть на тебя. Хоть бы минуточку. Хоть бы издали.

На фотографии ты какой-то пругой. Похудел, что ли. И такой возмужавший, словно тут тебе не меньше триппати лет. И глаза. А может, все лело в форме? Военная форма тебе идет. Таким мужественным, как ты, военная форма очень илет. Но лучше бы скорее шло время. Скорее бы! Гол. Жлать тебя осталось олин гол. солдатик мой миленький.

Тело мое измучило лушу мою без тебя.

Вечером читаю свои любимые книги. Бунина. Лескова, Шолохова, Терентия Мальцева. От этих книг душа успокаивается, немеет. Как ребенок, которому лают наконец-

то, чего он хочет.

Письма тебе пишу только вечерами. Пишу не сразу: одно — за два-три вечера. Это — чтобы время быстрее шло, а тебе интереснее читать было. Вот и теперь поцелую листок, не дописав до конца, и лягу спать. Я долго буду лежать с открытыми глазами и поджидать наступления завтрашнего лня, потому что завтра разлука наша станет на один день короче. А потом так же буду ждать вечера, чтобы снова приняться за недописанное письмо».

Она выключила настольную лампу и долго стояла в темноге, прижимая к груди тетрадь, в которую вложила педописанное письме

Ветер усилился и начал колыхать оконный тюль. Вера подошла к окну, здесь было светлее. Закрыла глази Пахло полем, голой, дано не рокавшей землей, иссохшей от тоски по пледу. Тде-то вдали, за бором, за Скворовым лесом, за полями и лутами, били, как родинки, частые заришцы. А может, это молнин, подумала она? Может, оттуда, издалека, и идет к нам гроза? С ливием. С таким, окаком грезит земля.

Вера решила лечь и не спать покуда, ждать, когда ливень придет, зарокочет в бору, заходит хозиниом поконом. Там копыхивало уже врче и чаще, стали отчетилво слышны дальние глухие удары, похожие на то, если бы через ручей Вертун мужики из плотивцкой бригады ладили мост и не спеца перекатывали по настилу бревна. Вера лежала и думала о том, что теперь-то земля насытится влагой. Она представила, как крупные капли ударят по гребиям и в ложбинки бороздок, оставленных сощинками, как земля очнется в своем ожидавии, вздохнет облегченно и радостио, виптывая в свое могучее людо и эти первые капли, и струм, и ручыя, и целые потоки, потому что ждала она ливия и только ливень напитает ев и уймет якажи.

Дождь пришел только на рассиете. Вначале неслышно наследил на крышах крисаново-пятницких домов, тяжелыми горошнами упал в дорожную пыль, затем смелее и чаще захлопал по каринзам и вдруг замер, будто передумал, будто отго-то ему не поправилось здесь или песяк в дальней дороге. Но через минуту-другую обломным ивыем накрыло бор, деревню и окрестиме поля. Вера так и не дождалась ливия, усиула. Она не проспузась, даже когда за деревней, над Любовцюксим полем, скользиула, рассекла напскось сероватое сумрачное небе молния, разошлась, зарогатилась у самой земли, будто стремясь прорасти, произкнуть в нее своими бесплодными, безумными кориями, и тут же ударил гром, забукал медлеными раскатами над самыми крышами, отчего задребез-

жали стекла в рассохшихся рамах и загомонили перепуганные гуси.

Ветер утих, уступил ливию, и туча, объяв небо от одного края до другого, нявергала на покорно распростертую землю стремительные струи. Сосны замерли застинутыми врасилох путниками и, смиривникь со своей участью, терпеливо столи под ливием; вода смыла с их хвоп пыль, побежала пенистыми белыми струями по глубоким складкам коры и стала собираться внизу в дужи, такие же пенистые и теплые.

Еще гуще запахли умитые сирени, аромат их смешался с хвойным, горьковатым запахом бора и потек вязянм, слегка перебиваемым пресповатой дождевой пылью ароматом в незакрытые окна домов. В домах спали так же самозабвению и обстоятельно, как и грудились еще вчера и как будут трудиться завтра и вко жизнь, и реджий житель. Крисанова Патинцы, очирышьси вадомую облегчению, слушал то удалиопцеся, то приближающиеся раскаты грома и шум дождя, и крик какой-то ошнеломленной итицы в полих, где под черной почвой до имнешней ночи терпеливо и недвижимо лежали, а теперь, видно, тоже встрененулись зерив.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Доясть лил не переставая почти неделю. Ночами было колодію. Но в полях сразу зазеленело. Яровые пробили набухниую землю, разломяли комки глины и дружно кинулись в рост, озимые подравились, и только вымокшие и вымерание плешпим желтели кое-де, словно полыны.

На шестой дель из-за бора выкатилось лохматое солице, растолкало тучи, высушило крыши и стекки, нагрело лужи, так что крисанове-пятинцкай ребятия, задрав штаны, кинулась мерить их, выплескивая на траву запоздалую оснвалую лигушенью ниру, а светило как ин в чем не бывало спова засилло, запарствовало над пемного уставшей от желацного пенастъя землей. К полудию обудло дороги и поля. В очистившемся небе суетились, ловя заевавшуюся мощиму, стремителью перебирали замлаваеваними в теплых гнеадах крыльями ласточки, видио, ужочень радовались, что теперь спова можно вольно жить, летать и заботиться о потомстве.

Люди тоже приноравливались к солнцу, к его долгой

об эту пору дневной страде. Однажды вечером в бригаде состоялось собрание, на нем было решено; если и завтра погода вытерпит, то надо начинать сеять гречиху, сразу двумя агрегатами, чтобы не затягивать работу на долгие дни.

Под гречиху в бригале была отведена часть Любовцов-

ского поля в пойме Вертуна.

Любовновским поле называли потому, что, говорят, здешний помещик по фамилии Любовцов, не то из толстовцев, не то из сектантов, не то своей какой-то веры, любил пахать землю. Сам каждую весну вместе с мужиками, полобрав ремешком обильные русые волосы и разгладив, разложив на две стороны деревянным гребнем, привязанным шелковым шнурочком к поясу, бороду, выходил в пойму и вел собственноручную первую борозду.

Вера пришла на поле чуть свет. Трактора уже стояди на обочине с заглушенными моторами. Голубые крылья и лверпы «Беларусей» были густо заляпаны грязью, а на стеклах копилась, зрела роса. Казалось, что трактора поставлены здесь были еще с вечера. Трактористы ждали немного поолаль, курили и о чем-то неторопливо перего-

варивались:

 Долго спишь, начальница! — окликцул ее Гришка Минаев, носивший, как родимое пятно на лбу, кличку Менек

 А ты булто проверял, долго или как... — в тон ему ответила Вера, зная уже, что если этот репей прицепился, то скоро не отпепится,

 Или как? — кусая папиросу, поинтересовался Менек.

Или так. — неопределенно ответила Вера.

— Ла я проверил бы. — Парень почесал затылок. — Готов услужить начальству даже в таком, прямо надо сказать, непростом леле. Так что оформляй меня, бригадир, по этой самой части нормировшиком. На полставки, Нормировщиком... — передразнила его Вера. —

А почему же не на полную ставку?

Гришкипо лицо расплылось в улыбке, которую он долго таил, так что скулы, видать, свело. - Ой, Вера, глаза у тебя, как... я не знаю у кого.

Безпна, а не глаза! А на ставку не могу.

Это почему же? — усмехнулась Вера, окончательно

смирившись с болтовней Гришки Минаева. Причина простая: ставку — замри мой дух! — в другом месте отрабатываю. По месту, так сказать, жительства. Ло-бро-со-вестно!

 — А разговариваешь со мною — бес-со-вестно! Вот почему ты так разговариваешь со мною? Кто тебе дал такое право?

 Ой, бригадир, зачем ты так строго? Вот ты сейчас на меня накричишь, а у меня от этого весь день пастроение испорченное будет, на выпаботку повлияет.

— Чем паясничать и языком болтать, лучше бы трактор свой помыл. Гляди, до самой крыши грязью зашвырялся. И где ты ее, такой, нашел только?

— Нет, Прокопыч, ты слышал, как уязвила? — обипелся Менек и на какое-то время прикусил язык.

Другой тракторист, Иван Проконович Рогов, по годам уж старии, но еще подбористый и крепкий дядька, докурил напиросу, хлопиул Менька по плечу и молча полез

в кабину трактора.
— Прокопыч, погоди-ка, что скажу.

Ну? — Рогов нагнулся к нему.

— Бригадирка-то наша, Прокопыч, де-ва-ха стала!.. Рогов усмехнулся, сказал:

Чужую рожь веять — глаза порошить.

тумую рока пета такжа промать.

Да ну тебя, все ты со своими мудростями. Да-а. Расцвела, енкина, без мужа, как черемуха. Нет, ты погляди, Прокопыч, погляди, фигурка одна чего стоит! А? Вот бы с кем меньков половить замили мой ихт!

Ладно, балабон, давай трактор заводи.
 Успестся.

Заводи, говорят тебе.

- Так рабочих еще нет, Прокопыч.

— А я тебе говорю, заводи. Семена сами засыплем.
 Воп они, мешки-то. Бери и засыпай.

 Сами, сами... Опять сами. А они там будут меньков ловить. Мы засыпай, а они денежки за это получат.

Рогов ничего на этот раз не ответил, сел в трактор и захлопнул за собою дветиу.

Утро разлилось в пойме вольное и чистое, пахло тополями и березами. Над обрезом поля, там, гле не улегся еще с ночи реденький туман, протянула паротка чирков. Вера проводила выглядом их мягкий упругий полет будто кто забросил в небо два серпика, и вот они вжикали рядышком, крыло к крылу, не отставая друг от дружки и не падая, и не понять было, которая на них уточка, а который — селезень Полумала: вот у них. у птин этих. счастье - весна, гнездо свое, теплые яйца, которые, должно быть, вот-вот треснут, а может, уже треснули, и есть утята, пушистые комочки, и просят есть. Как же это, наверное, хорошо, когда рядом малые и беспомошные и просят есть!

Земля разомлела от дождей и припаривала, набухла силой и готовностью к новой жизни, лежала теперь добрая и умиротворенная в испарине утренней росы.

Вскоре на краю поля появились рабочие, маленький мужиченко в заношенной донельзя фуфайке и серой, бывшей когда-то, видимо, черной, а теперь выгоревшей кепке, в кирзовых сапогах с рыжими загнутыми кверху мысами, и женщина, не в пример своему спутнику полная и рослая, с округлыми наливными шеками и добрым насмещливым взглядом, словно она всегла носила в себе какое-то веселое слово, которое, скажи его, - повалит всех со смеху. Лет этак пятналцать назал, гляля на нее, можно было сказать, да и говорили вель, еще как говорили. - кровь с молоком! Но те пятналиать лет прошли, минули, а с ними и молодость, и все то, что опа дарит человеку, как жизнь показывает, временно, а стало быть, ухоля, отнимает,

Четверушкины полошли к тракторам, «Бедаруси» уже работали, подергивали утро сердитыми голосами моторов. Санечка, по привычке ругать мужиков всех подряд, поругала трактористов: посмеялась вместе с ними, потому как ей ответили, и ответили, не уступив, так что она сама покачала головой и на минуту прикусила язык. Она помогла Меньку поднять носледний мешок, разрезала вязку и, когда сеялка была уже заправлена, крикнула MVHV:

— Менлес! Менлес! Поезжай с Прокопычем!

И мужиченко, послушно шмыгнув носом и поправив сбитую на затылок кепку, мелкими шажками побежал за сеялкой, вскочил на ходу и сразу засуетился над бункерами, заоглядывался деловито назад, словно всю жизнь тем только и занимался, что сеял да любовался ровными грядочками, оставляемыми агрегатом.

Назад было под уклон, и трактора шли легче и быстрее. Но попадались ложбинки, и тогда черные дымы выбрасывались из выхлопных труб и таяли в чистом утреннем воздухе, словно стаи галок вдали. Запахло свежей, обеспокоенной землей. На развороте Менек притормозил,

высунулся из кабины, крикнул:

 Бригадир, назначай ко мие сеяльщиком кого-инбудь полегче! А то под Крыматкой колеса полопаются, и обода погнутся, техника из строя выйдет в такой ответственный момент! — и загоготал, выкручивая руль, чтобы заехать в очередитю загонка.

— Хорошая техника из строя не выйдет! — тут же, и тоже сменсь, возранила ему Санечка. — Ты, Гришка, с Мендесом моим посоветуйся, если сомпение имеенть. И не стыдно тебе жаловаться? Молодой такой. Да еще перед такой красавищей, как бригариса наша. Эх. обор-

мот несуразный! Ну Менек и есть Менек.

На третьем кругу сеялки дозаправили семенами и удобрениями. Земли подсохла, пачала пылить. Издали казалось, что трактора катит по полевым дорогам, которых пе видать с обочины, и сеялок не видать, и только черные дымы напоминали о том, что едут опи пепраздио, что выполняют тяжелую работу, тяжелее которой сейчас, навеснюе, и не было ингле.

Когда солнце встало на полдень, в поле приехала машипа. Возате мешков с семенами сгрузили термосы: обед привезли. Добили очередные загонки, остановили трактора поодаль, заглущили моторы, и сразу стало слышно, как высоко в небе, так то его даже и не видать, зажуркал жаворопок. Он тоже, видимо, переживал восторг нынешнего дня, такого обычного дня, и об этом хотел рассказать округе; а округе казалось, что он затем и родился на свет, чтобы так вот, счастляво и самозабению, исполнить в своей питчыей жавни простенькую песнь — исполнить, а там будь что будет, об остальном природа позаботится.

— Во-оп оп, Александровна, — угадав ее интерес, подсказая Вере подошедший тракторист Рогов и указал куда-то под самый солнечный диск, куда и из-под руки глянуть било больно. — Ишь, старается как! Видио, гденбудь под кочкой с а ма сидит. Слушает, как он над ней разливаетси. — Оп сказал чсама» топом человека, прожившего долтую жизны рядом с женщиной, родившей и вырастившей с ним детей и теперь удовлетворенно смотрешего на то, как кее так же размеренно и правильно свершается круг земной. — Поет, ишь, как оп поет! Видать, какдое перышко дрожит от радости, каждая жилочка звенит. Эх, как хорошо-то на земле, боже ж ты мой! — вадоклука радуу Рогов и ульябиулся.

Она ничего не ответила старому трактористу, котя в

душе была согласна с ним. И когда оп ушел, гремя сапогами по сухим комльтам выпаханной герестур старательным плугом глины, за что пахарю руки бы отбить, подумала о своем: ну, вот и вправду зима прошла, а там, за другой зимой, уже и кончатся клапки. Она почувствовала какую-то смутную беспричинную радость, и этой кудной своей радостью она не хотела делиться ни с кем, потому что так, паедипе с нею, опа глубоко и нежно попимала другую радость — радость земли, все-таки дождавшейся линия.

Обедать сели возле ручья на освободившейся от недавних илистых вод луговине под ракитовым кустом, увешанным клоками принесенного паводком сена, услевшего

высохнуть на ветрах, и охапками хвороста.

Не успела Сапечка Крылатка расстепить брезент, припасенный трактористами специально для таких случаев и хранимый ими под спеденьем «Беларуси», как Гршика Менек вытащил из кармана комбинезона замыатанный коробок спичек и запалил клок сена. От сена загорелся хворост, вспыхиул, затрещал, застрелля в стороны черными крохотными угольками, словно только и ждал такого случая.

— От дурной! Иу что ж ты такой дурной, Гришка! — заруглагас Сваечка, отмахивансь сприутым с плеч платком от желтого кваткого дыма, который, как нарочно, так и ласетного к ней, так и ласе тазай и нояди, и, отбишись кое-как, крикнула: — Черт какой надоедливый! Им прямо как Меней!

А Гришка Менек, видно, чтобы не оставаться у Санечки в долгу, подмигнул ей хитоым глазом и, толкнув док-

тем Рогова, сказал:

Теть Сань, ты в морду ему плюнь, он и отстанет.
 А то, вон, аж до слез пронял. Знает, гад такой, за кого браться.

браться.
— Кому плюнуть, поджигатель? — не поняла его Санечка.

— А дыму. Гляди, гляди, теть Сань, теперь он уже за юбку хватается. Ох. бабинк! Ох. проходимен!

Дым тем временем и вправду дернуло сквозняком в сторону зазевавшейся Санечки и густым грязно-желтым скопом поволокло к ее ногам.

скопом поволокло к ее ногам.
— Беги, тетка! — закричал, заикаясь от подкатившего смеха Гришка Менек. — Беги, а то он тебе сейчас даст прозда. Он. гад такой, знает, где меньков довить!

Санечка рванулась было в сторону, взяла неверный ориентир, но, разглялев таки вперели обрывистый берег, под которым пенился неотмутившийся, неотбродивший вешней дурью ручей, беспомощно заметалась по берегу. Ой, счас умру! — кричал, уже ослабев от хохота,

Менек. — Ой. тетка! Ату ее! Ату! Ой. счас жизнь моя на нет сойлет!

После обега мужики закурили и ушли к тракторам. а Вера и Санечка остались убирать посулу.

Санечка от горячего раскраснелась, как августовская рябина, смотрела на Веру смеющимися глазами, хотела что-то сказать, но, похоже, не решалась пока. Но все же не выпержала и поголя немного, застегивая на общирной груди блестящие пуговины новой фуфайки, сказала:

- Вот поросята мужики наши, поели, попили и пошли — готовое дело. А мы убирай.

- Да ничего, Александра Филипповна, уберем. Им сегодня тяжелее нашего, - ответила Вера, чувствуя, что это лишь вступление к тому разговору, на который та настроилась.

- Да и что? Конечно, и уберем. Мужиков, их что, тоже жалеть надо. Кто ж тогда их, окаянных, пожалеет, кроме нас, баб? На то мы, грешные, и созданы, чтобы мужиков своих жалеть. - Санечка толкнула Веру в бок и засмеялась, отчего ее румяное лицо, обрамленное серым невзрачным платком, зацвело еще гуще.

Вера вздохнула, и мимо Санечкиных глаз ее вздох не

прошел. Та спросила: Скучаешь?

- Скучаю, Александра Филипповна, - призналась

Вера. - Как же не скучать?

 Ой, девка, и не говори. Знаю, каково-то без мужика. О-охо-хонюшки-и, и перина как дерево, и подушки как камни, и одеяло заиндевело. - Она взяла эмалированную чашку и нагнулась с нею к ручью. - Вот говорят, мол, весна и каких-то там витаминов в организме не хватает, народ квелый становится, к жизни равнодушный. А мой Мендес, так он, наоборот, к весне оживает. Как корень в земле. Правда. Будто всю зиму врозь спали. -Сапечка захохотала и едва не упустила в ручей чашку. И опять рассмеялась, рдея лицом, и глянуть на нее сейчас, так нет человека беззаботнее и счастливее ее.

Вера тоже рассмендась, невозможно было не рассменться. Бросила в ящик вычищенные песком и ополоснутые ложки и погодя, когда та окончательно успокоилась, сказала:

- Да, Александра Филипповна, вы правы, трудно. Плохо одной. Все думки в голове какие-то...

- Какие же? - улучив момент, выхватила вопрос Санечка

 Да такие... Разные... Да не те, о чем нало бы лумать. Гоню их, а они опять лезут. Так что и на пуще черно от них. Измучили.

— He-ет, девка. — Санечка хитро прижмурила глаз. — Это тебе, милая, серпце покоя не пает. Вот говорят, и недаром говорят, что сердце, мол, лушу бережет и лушу же

MVTHT.

Вера едва осилила последние слова, в горле от обиды стало тверпеть и щекотать, и потому Санечкиного голоса она не расслышала, а полумала, в который уж раз, злясь на мужа: привез и бросил... Но тут же устыдилась своих мыслей: а ему-то тоже небось не сладко, не на отдых ведь уехал, не на курорт - в армию. Там и командиры строгие, похуже нашего пиректора, Похуже, точно, сам вель написал, что строгие. Вот повезло «Рассвету»! И зачем только его держат? На глазах хозяйство губит. Народ мучает. Говорили, что не удержаться теперь директору, что этой проверки, которая нелавно была, он не переживет. Только комиссия уехала, а Пауков все директорствует. Ой, невозможно с таким человеком рядом работать. Ложпусь Николая, расскажу ему все, да он и сам скоро поймет, не слепой, что за человек директор наш, и уелем кула-нибуль, Область большая, Полей много. Везле работать можно.

 А ты, девка, не горюй, — спугнула ее сумбурные мысли Санечка Крылатка. — Это дело такое: ежели уж очень-таки невтерпеж, то и ничего, можно... Бог простит. Разок-другой, говорю, можно. Чтоб с сердца шкварки снять. Мужиков молодых у нас в Пятнице много. И холостые, и женатые. Лучше, конечно, женатого, языком хлопотать меньше будут. А то бывает: ты ему - ох. а он. дружкам-то своим, — ох, что бы-ло-о!.. Возле тебя, я так иногда гляжу своим бабым глазом, Мишка Худаненок так и вьется, так и вьется. Как вьюн возде камня. А на Менька, на черта этого оголтелого, не смотри — болтун; Он и работает-то абы как. А Мишка подойдет, так ты с ним поласковее... Поняла? Дальше он сам сдогадается. что делать. Э, учить тебя...

- Да о чем вы говорите. Александра Филипповна! Вера покраснела, но и только, потому что возражать Санечке ей вдруг расхотелось. Она подумала, что какая-то маленькая и, может быть, нехорошая, но все же правла есть в словах этой пожившей, многое повидавшей на своем веку женшины.
- А мужик твой прилет и знать ничего не узнает. Только, левонька, тут так: телом люби, а сервцу волю пе павай.

Да ведь нехорошо так, Александра Филипповна.

 А. — махиула рукой Санечка. — кто ее знает, гле нехорошо, а гле еще хуже, Хуланенок-то свою Танеху не любит. Не знаю, что у них там... Вот и сойлетесь пва

сацога пара: ты соллатка, он тоже мыкается...

 Слышала я, бъет он ее, Таню? — спросила Вера; ей не хотелось продолжать начатый Санечкой Крыдаткой разговор, но и оборвать его она не решалась, хотя именно так, полсказывало ей серппе, и следовало бы поступить. а увести в сторону не получалось — Санечка спохватывалась и тут же возвращала разговор назад.

Бьет, Бьет, окаянный, Луппует,

 Кого люблю, того и бью, — усмехнулась. Вера и сама себе удивилась: к чему это я? И тут же поправилась: - Может, у них именно так?

- Люблю, как клопа в углу: где увижу, там и задавлю. Знаю я ихнюю любовь. Вся деревня знает.

— За что же он ее так?

 А за вредность. Откуда вред, оттуда и нелюбовь. Танеха-то ой вредна-а! Ой вредна! Я таких противных баб сролу не видывала. Вот он ее и выпрямляет, перевоспитывает, тела прибавляет. Она его тоже, говорят, за клычи-то потаскивает иногда. Пьяного. Раз такой синяк подсадила, что Худаненок с неделю носил свою медалю под левым, нет, под правым, ага, точно, под правым глазом. Так что промеж них там необъявленная война.

- Зачем же так? Лучше бы уж развелись, чем друг

пруга мучить.

 Ишь ты какая легкая — развелись... Детки у них поведись. Галька да Витька. Есть просят. Им папка и мамка нужны. Отец нужен им, а не чужой дядя. - Санечка Крылатка вздохнула. - Вот и живут, терпят. Хватит уж нашему народу безотцовщины. А где стерпится, там, глядишь, и слюбится. Я вот без отца росла. Отец наш. Филипп Матвеевич, головушку свою пол Смоленском сложил. В самом начале войны и погиб. Я, знаешь, кажлый гол к нему на могилку ездила, а летось вот что-то так заторопилась с пелами своими помашними и не поехала. Теперь отеп ночами снится. Надо как-то съезлить, могилку хоть обрядить. Поплакать хоть. Там, правда, пионеры ходят, от сорняков курган пропалывают, пветочки сажают, оградку красят, А съездить все одно надо, поплакать. А то снится — зовет. Почерняя-то слеза... — У Санечки закривился, запрожал полбородок, она отвернулась, — О-охо-хонюшки-и!... Мать нас шестерых выхаживала. Млапшая сестренка так под Рославлем во время бомбежки от разрыва серпца и померла. Варя. Три голочка ей только и было. Ой. певонька, лихо без отца было! Обидит кто, так и заступиться некому. Пвор неухоженный, тын валится. И вспомнить больно - сердце стонет. А тут при живом отце...

Их позвали вскоре, так и не дали поговорить вволю. Уже на ходу Санечка Крылатка, позабыв вытереть сохнущую на щеке слезу, улыбнулась опять и, видать, перешагивая через какую-то ею самой опрепеденную черту.

призналась Вере:

— А с Мендесом-то я, можот, слыхала, недавию живу. Всего-го, если разобраться, ничего и живу. Был у меня мужик. Помер. Пьяница горькушпий был. Ой, что он, оканивая сида, вытворял! Может, через него, пакостника, и и опустела. Он и в торяхе сидал. Подрагоя раз в по-езде пьяный, его и посадили. Он все пьяный ко мие лез, а и чуть что — на аборт. Так-го раз дселала, а неудачно, что-го там такое мне стратили доктора. С той поры и уж больше и не починала. А с Мендесом я только и ужава бабые счастье. Петька-то побьет так, бывало, серед ночи. Лежу после этого всего унижения и надругательства и думаю: да за что же, окаянная твои душа?

Вера смотрела на эту женщину, впуствящую ее в свою тайну, по-бабы простую и человеческую, как тысячи, миллюны других тайн, чем-то похожих и в то же время каждый раз единственных в своем роде, и думала о том, что вот она, Санечка Крылатка, тоже похожа на землю, которая дождалась ливив. Да, она то как раз, может,

больше всех и похожа.

Во второй половине дня на Любовцовское поле приехали еще два трактора с сеялками, и к вечеру работа полностью была закончена. Вера вначале помогала заправлять бункара, подимала мешки с кем-пибудь из секлыциков, резала вяжин, насыпала ведром удобрения, а потом и сама встала на шаткий 
трап сеялки. И все думала о разговоре с Сапечкой Крилаткой. Неужто все же есть правда в ес дловах? А может, 
именно в них и есть вся правда, сокрушалась она? Жизненная, житейская, бабья наконец? Ведь рассуждать 
исуждать легко. А попробуй сама вот так... Но тогда как 
же долг? Нет, нельзя илти на поводу у собственной слабости. Так до чего угольно дойти можню.

Домой пришла, когда уже совсем завечерело. Только и хватило сил на то, чтобы умыться да разобрать постель. А уж как ложилась, и не помнила.

Утром проснулась оттого, что солице било в незапиторенное окио, слепило глава, даже сквозь вем слепило, так что было не равленить респиц. Испугалась, что проспала, включлая приемник, по, дождавшись информацио времени, успоковлась: сще даже можно было полежать немпого. Она потвиулась, разленила респицы — солице уже миновало окно, подивлось выше, окрасило откосы и раму, розовыми равзодами лежало на полу и на стене. Там, на стене, облюбованной солицем, в рамочке, оплетенной макраме, висела их с Николаем свадебная фотография.

Всплыл в памяти вчерашний разговор с Санечкой Крылаткой. Теперь все, что говорила и о чем советовала ей эта прожившая сумбурную и пе очень счастивую жизпь женщина, казалось Вере вульгарным, пошлым. Но боже мой, ужаснулась она, с какой жадностью я слушала ee!

О-о, гадко... Га-дко...

В какое-то мгновение ей даже хотелось встать с постели, соравть, скомать простнию и засстанть постель свежей; ей казалось, что тонкая бельевая материя, переняшая ее тепло и запах се тела, пахнет греком и на нейесть, следы совершенного ею греха. Она снова взглянула на фотографию, тре они с Николаем так сиастливо ульболись, и, чувствуя в груди упругий холодок отчаяния и то, как властно он овлацевал ею, подпирал под горожмента дъншать, подумала: а может, так опо и падо, может, так опо и должно случиться, и права Сапечка, любить-то бі как хочетол.

Коленька, милый, как мне хочется любить! — Она

вскрикнула и уткнулась в подушку. — Служи поскорее, а? Поскорее служи. Я не знаю, что со мною происколит.

## глава третья

Лето наступило шальное, жаркое и душное, как двапцатый год в жизни человека.

Вера заметила, что кое-какие одежды, которые раньше были впору, стали ей тесны, а то и вовсе поляли по швам, потрескивали, когда опа надевала их или делала реакое движение. Тело нарастает, подумала она всесло, вспоминая простепький, первый в своей варослеощей жизни лифчик: «Что, Верка, тело нарастает?» — «Нарастает, баб Лин». — краснея, ответила тогда Вера и попроемла помочь застепуть крючки. И бабка Липа, отерев о передник руки, сказала: «Давай уж свою амуницию, помоту. Ишь, какие нынче шить стали. Только для баловства. Сколько ж он такой стоит?» — «Много, баб Лип». — «Знаю, что много. Ишь... Мы таких не носили. Беентита все, как на показ. Мы долго пикаких не носили. Так сколько ж оп рублев-тосу...»

А пынче груди округлились, даже походка наменилась, согорожнее как будто ступать стала. Ой, совемя и обабилась, спокватилась Вера, останавливансь в прихожей 
перед зеркалом, вскидывая голову в внимательно оглядывая себя. Что это? Ота осторожно проводила ладопями 
по бедрам и замирала, прислушивансь к себе. Но что опа 
могла услышать? То, что опа, вся, от кончиков волос до 
кончиков ноттей готова к материиству? Да, к материиству! От такой мысли вигури у нее кее вазрогиуло и затрешетало, собравшись в груди, под самым горлом. Это, 
думала опа, должно бать, душа моя так волнуется. К 
материиству... Боже мой! Но разве так, в одиночестве, спокватилась опа, готовятся к материиству?

Дня через два после отсевок на Любовцовском поле, покончив с текущими бумажными делами в конторе, Вера зашла в библиотеку.

Ира скучала у окна. Увидела ее, улыбнулась, бросила на полоконник раскрытый журнал, встала, потянулась.

Что читаешь? — спросила Вера.

— Да так, просматриваю разную ерунду, которую вынее печатают с таким невообразимым шумом. Точь-в-точь наша жизыв здесь, в этой постылой Пятвице. Вот уж почетиие семь пятвиц на неделе. И податься, сбежать отсода некуда. Все так далеко. — Ира поиграла бровями, вадохнула. — Верунь, скажи, отчего мне так скучно, так тоскливо в этой деревне;

 Помнишь, у Рубцова: «В этой деревне огни не погашены. Ты мне тоску не пророчь!»

Помню. Да ведь все равно — тоска. А? Вер? Отче-

го бы это? — Не знаю. Работа, видимо, скучная.

Нет, работа ничего. Хотя зарплата такая, что заску-

чаешь, это точно. Но дело не в зарплате. А?

Вера пожала плечами, подумала: что это с ней? Ира ждала от нее ответа.

— Но ты же на тапцы ходишь, чего тебе скучать?
— О, убила! Танцы! С кем там тапцевать, Верочка? С Ванькой Прохоровым? От него самогоном, как коровником, несет, не выветривается. С Витькой Домашниковым? Он мие здесь, в библиотеке, надосл. Вот сегодил что-то задерживается. Хоть бы не пришел. А то каждый день — как на дежурство. Или с Мишкой Хуланенковым? Оп тоже на тапцы ходит.

Вера невольно насторожилась.

Женатый, а ходит, — продолжала Ира.

— А что? И потанцевала бы. Если приглашают. Приглашают ведь?

 Ой, да приглашают. Все они приглашают. Кто выпить, кто еще куда. Как видишь, предложений много. Только, сама понимаешь, я с такими кавалерами не танцовщица.

Не понимаю.

— Да? Ну так вот: нет соответствия. Нужного, так сказать, топа. А если, старушка, этого нет, го... — Ира щелкнула языком. — То гармонии не будет. Ни там, ни здесь. Почему мир такой сумасшедший? А? Ты ни разу не задумывалась? Все очень просто: нет соответствия. Гармонии нет. Не тех мы любим, не те нас любят.

Вера удивленно посмотрела на нее.

— Чего уж там, давай признаемся, что всеми нами правит расчет. Или случай. Двоих, его и ее, сближает его величество случай. Удачный случай, ни больше пи меньше.

Бывает, и меньше — неудачный. Неудачный случай, — возразила Вера.

Да, или неудачный. Этот — расчет. Потом, когда

все произойдет, все становятся равны.

У тебя большой опыт? — усмехнулась Вера.

Ира тоже усмемулась в ответ, взяла с полки первую попавшуюся книгу, полистала ее и поставила навад, взглянула на Веру. В ее взгляде было: знаешь, я не хочу ссориться, настроение, видишь, и без того паршивое. Сказала:

 Дегективчик бы какой-нибудь прочитать. Только ведь пичего подходящего не найдешь. Сейчас все детективные сожеты либо вокруг денег, либо вокруг другой какой корысти кругится, либо — политика. А хотелось бы, чтобы — и про любовь.

С любовью... Ерунда все это. Дурь.

 — А что не ерунда? Ну? Скажи мне, темной, непросвешенной, что сейчас не ерунда?

Вера пожала плечами. Она действительно не знала,

что ответить Ире.

— А я скажу тебе, что не ерунда. Не ерунда то, как мы сегодня, вот сейчас, живем с тобой, — взорвалась вдруг Ира. — Что это вообще за жизнь? Ну, скажи мне, что-это-за-жи-нзнь? У тебя вот, например, что за жизнь. Ждешь, ждешь, сохнешь. Я тоже вот неприкалиная. Эх, Верка, тульнуть бы во всю ивановскую!

— Тебе можно. Раз занялось так, гульни. Что тебе? Незамужняя. Красивая. Умная. Хотя для этого ума много не надо. Что еще? Комната есть отдельная. Очень удобно.

Так что для тебя вообще проблем нет.

А для тебя есть?
Одной страшно, ищешь соучастников? Я не гожусь.

- К тому же есть проблема. Очень серьезная я люблю Николая Донцова, своего мужа.
- Ой, как ты серьезно все воспринимаешь! Ну нельзя же так жить.

- Можно. Почему же нельзя? Я ведь живу.

 Живешь... Знаю я твою жизнь. Сама в подушку, реву. Только, Верочка, мои слезы в отличие от твоих быстро сохнут. В жизни все случайно, и счастье случайно, и песчастье тоже случайно, и любовь. А мы женщины одникоке, постаточно слабые, и случай пад пами — царь.

динокие, достаточно слабые, и случай над нами — царь. — Ты мне приведи еще многочисленные примеры из

художественной литературы.

— Нет, я приведу тебе одну корошую пословицу, которую педавно слышала от твоей коллеги, ну, с кем ты в поле трудишься, от Санечки Четвергушкиной. Проавище у нее мировое — Крылатка! Фантастика! Так вот она сказала, я уже не помию по какому поводу, но важиа суть, не так ли... Так вот она сказала: некалась, дескать, девка, а спорить не стала. Вот она, вся наша бабъя психология! Как раз к твоему случаю.

Хорошая пословица. Да вот случая не было.

- Случай от слова случайность. У тебя удачного случая не было. Удачного, Верочка.
- Знаешь, Ира, я недавно просиулась среди ночи и подумала о том, что мы, люди, бываем так жестоки по отношению к своим самым близким. Эгонам доводит нас до крайностей, мы готовы изменить, предать, забыть, черное назвать бельм, а белое — черным

— Я не понимаю тебя. То, что может произойти с тобой, ты считаещь крайностью?

Ладно, ну тебя, пойду я, — сказала Вера и встала.

— Ты ничего не возъмешь? — спросила ее Ира. Удивительно, как быстро она умеет переключаться, полумала Вера, как булто не всерьев говорида, спорида.

— Запиши четвертый том Пушкина. Вечером зайду, заберу.

— Что там — в четвертом? «Евгений Онегин»?

— Хочу перечитать. Когда-то пыталась выучить наизусть.

Да, старушка, странностей у тебя хоть отбавляй.
 А я вот больше детективы читаю. А куда ты так заспешила?

В контору надо. Иван Николаевич зачем-то вызывал.

— Гляди, с ним поосторожнее, он еще тот. Ко мне сода недавио защел: как дела? Что читают механизаторы? повышают ли свой культурный уровень животноводы? какие новчики художественной литературы в последам; какие новчики художественной литературы в последам; какие новчики художественной литературы в последаживает. Всю общарил. За синну так зайдет и стоит, дышит в заклыок. Потом и говории: что это у выс там, Ирочка, за книги? Где, говорю? Да вон, указывает, наверху. Альбом, говорю, репродукции с картин из собрания Третьяковской галерен. Вон тот, видины, я опять его туда засунула. Все равно почти никто не спрацивает. Ну так вот, и говорит мне ои: устелось бы вытлянуть, у так вот, и говорит мне ои: устелось бы вытлянуть,

люблю, мол, живопись, достаньте, пожалуйста. Ну, думаю себе, ты, видио, из тех любителей живописи, которые у Рембрацтат и у Гойи вичего, кроме голых баб, не видят. Это их вполие удовлетворяет. И восхищение их выражается обычно следующим примитняюм: натурально, дескать, совсем как живая! Я тогда в юбке была. Стремянки у нас нет. Я не преминула ему это заметить. Оп оценыл мою находчивость следующим образом: сделаем, мол, что за проблема, завтра же плотинкам прикажу, нарад выпици;

Так ведь наряды не он выписывает, — заметила

Бера. — Ты слушай, Слушай, что двание было. Дальше-то самое сногсинбательное и началось. Поставила я стул и полезла за альбомом. А стул такой, зараза, шатучий понажся. А Вани наш тут как тут! Первый кавалер! Схватил мени за вогу, вот здесь, выше коленки, и говорит, доставайте, доставайте, Дрочка, и вас подержу. Дв нег, говорю, спасибо, Иван Николаевич, и и без вашей помощи вот-вот упаду. А он, разаратник старый, только улыбается и руку свою выше. Фу, противно!. Ну, тогда я вижу, дело швах, нарочно и оступилась. Ой, не могу, умора! Что тут было! Я на голову ему села и весь степлаж за собой потащила. Ох. мы и загремели!

 Ну, я ему за альбомом на верхнюю полку в юбке не полезу. Со мною у него сугубо деловые отношения.

 У него со всеми только деловые отношения. Да «дела» — разные. Я ж говорю, тот еще хмырь. Кстати, ты знаешь, как его, так сказать, в народе зовут?

- Нематодным, что ли?

 Ага, намек на лысину. Народ здесь довольно остроумный. Представляешь, я ж ему на эту его лысину и села.

А стремянка где же?

 Стремянка там же, где и раньше была. Он и думать о ней забыл. Или, хуже того, злится, что не уда-

лось банк сорвать.

Ни уснокоения, ни определенности; нет и неприязни к Ире и к себе самой, и вопрос: зачем? Ну зачем мы затративаем так часто эту тему? И зачем просиживаем вместе вечера напролет, если больше не о чем говорить? Зачем называем это дружбой? Зачем? Ведь все равно инчего общего у нас нет.

Вера чувствовала, что Ира втайне завидует ей, но ста-

ралась этого не авмечать. Зачем, теперь бранила она сеоби, зачем и познолию ей красоваться передо мной своей свободой? И потом, свободой от чего? От ожидания? От верности? От постоянства? Почему у меня никогда не хватает смелости так и сказать ей прямо в глава? Ведь все бы именно так и было. И было так — Ира сами признавалась, похвалялась. Делилась тонным наблюдениями и глубокими познаниями мужской психологии и физиологии. Но почему, жтла себя Вера, я такая беспринциплая? Зачем? Может, потому, что научилась воспринимать собственную попласть как бы извие: противио, но, впрочем, уюта моего это совсем не нарушает. Боже мой! И ю какой пры этом может быть уют!

В конторе было тихо, пакло старыми сосновыми стенами, старыми залежальны бумагами из старых шкафов, вынесенных в коридор из кабинетов, и краской от стендов недавно офромленной паглядной антиации. Вера остановилась воэле щита с показателями работы бригад. В это воему отковылась левоь и из привенной вышел Иман Ни-

колаевич Пауков.

А. Донцова! Здравствуй. Ко мне? Заходи. У меня, — он посмотрел на часы, — есть еще несколько минут.

Вера всегда испытывала какой-то внутренний неуют,

когда разговаривала с директором наедине.

— Несколько минут? Несколько минут мие не хватит. Разговор-то, и считаю, серьеаный, — сказала она, проходи вперед; Пауков пропустил ее, и она почувствовала, к а к оп смотрит на нее. Опа не выдержала, обернулась украткой: оп с м от р е л."

В кабинете директора стояла дорогая мягкая мебель с зеленой велюровой обивкой, полированные столы, громоздкий квадратный сейф в углу, рядом с сейфом развернутое знамя. На столах были разложены какие-то

схемы, похоже, строительная документация.

Ну, так какое у тебя ко мне дело, Допцова?
 Цван Николаевич погладил ждони, одпу, потом другую, сдунуя с полировки пылинку, проследил ее медленный певесомый полет и то, как исчезла она в тепи, взглянул на Веру и усменулож.

Вера не видела, она почувствовала его усмешку, и, вынув из кармана блокнот, полистала его, вырвала нужный листок, исписанный столбцами цифр, положила его на стол.

42

 Вот. посмотрите. — сказала она и пололвинула листок к Паукову.

 Что это? — насторожился директор. — Уж не заявление ли?

— Заявление? Какое заявление?

Ну... Мало ли...

 Нет. Иван Николаевич, не заявление.
 Теперь усмехнулась Вера; она знала, что Пауков может вспыхнуть, истолковать ее усмешку по-своему, и все же не упержалась от соблазна. — Впрочем, можете понимать это и как заявление. Здесь то, о чем я вам однажды уже докладывала. И даже больше: некоторые, самые важные, на мой взгляд, показатели, расчеты, предположительные результаты, затраты и прочее, словом, показательства явной выгоды того, если личные огороды наших рабочих. трактористов, животноволов, пенсионеров и других мы будем обрабатывать с применением совхозной техники. на совхозном горючем, за что они, естественно, булут платить, и в самые выголные пля населения сроки. Иными словами. Иван Николаевич, я предлагаю начать работать так, чтобы люли как можно реже лумали о том. что вот это моя земля, а вот это — совхозная. Чтобы механизатор не злился, когла нужно нахать свою землю. а мы приказами и угрозами заставляем его работать на совхозных полях. Земля личных приусадебных участков — тоже земля. И тоже госуларственная. То есть наша же!

 За что ты меня агитируещь, Донцова? За возврат к частнособственническим тенденциям? Ты у меня гляди...

- Но некоторые из наших соседей так уже работают, и результаты у них выше наших.

Ты, Донцова, не у соседей работаешь, а у меня.
 Не у вас, Иван Николаевич, а в совхозе.

- Ну, если тебе хочется так думать, то думай так. Это твое дело. Но! - И вдруг спросил, прищурив гдаза: — Ты что, огород, что ли, завела? Если завела, то так и скажи. Раснашем, разделаем, навозу завезем, и все такое...

Нет, я обхожусь пока тремя грядками под окном.

Ну тогда я не понимаю тебя.

 А вы выслушайте до конца. Если мы введем такой метод, если станем помогать людям в обработке приусадебных участков, то мы добъемся много. Мы сэкономим время, очень важные дни в период посевной и уборки. Те самые, Иван Николаевич, которые год кормят. А также силы, горючее. Сбережем технику.

Каким же образом?

— Это не главное. Но я вам поясию, Ночами все равно опи сожгут эту солряку на своих огородах. Может, даже еще побольше, чем предусмотрено пормой. И все затраты лягут на собестоимость нашей продукции, сояхозной. А там бы они за горочее уплатили. А как они работают в поле, когда знают, что дома огороды непаханы? Нерввые, заме. Как будго у них что отияли.

Воспитывать их надо.

— А может, что-то все же поменить в нашей систоме?
— А я говорю, воспитывать падо людей! И вас тоже! Раздемократились? Уже не можем с трактористами сиравться? Днових-троих поймаю на огородах, по окладу натрею, вот тогда они поймут скорее, где, на какой земле нало больше пота плолинать.

Не поймут. Иван Николаевич!

 Ну да, конечно, не поймут, раз даже вы, специалисты, меня не понимаете.

— Если по большому счету, то порядок здесь возможен яншь в том случае, если вся земяя, я имею в видусовхозную земяю, будет роздана подрядным звеньым, то есть бритадам. Ведь на последнем партийном съезде именно об этом и говорилось. Когда крестьянин на деле абимет, что и та земяя, что под окном, и та, которая поле, — кормилицы, он станет одиньково к ним относиться. Пока же его по-пастоящему кормит земяя личного приусадебного участка.

— Это, Донцова, ты в газетах вычитала. В жизни-то

все иначе.

— Подождите, и не закончила. Так вот, кормит его та емиля, которая под окном. А на сомозной для крестьялина: что-то растет, что-то убираем, что-то сдаем, какието планы, обязательства выполнем, что-то оставляем на сомена, еще зачем-то, вроде бы для фуража, что-то потом покупаем в соседиих хозяйствах, у государства. А вот десь, Иван Инколаевич, осповные ресчеты. Взгланите.

— Подожди со своими расчетами. Ты что, агитируещь меня за бригадный метод в растениеводстве? Да это, милая моя, вчерашний день! Мы и животноводов первые в райопе перевели на прогрессивную форму организации и стимулирования труха! Вот что. Попиова, запимайся-ка

своим делом.

- Кстати, о бригалах в животноволстве. Я разговаривала с поярками и телятнипами. Они неповольны тем. как организован сейчас их труд. Оплата тоже их пе устранвает. Перевели их. вы говорите, на прогрессивный метол, а показатели и заработки у них остались прежними, а кое у кого и меньше. Гле же злесь прогресс? Нало было как-то все продумать, организовать. Они вель и сами еще толком не знают, что такое бригада. Не понимают, что перед ними открываются новые возможности. Ведь как они отнеслись к организации бригад? Как к новому почину, каких в год по три-четыре придумывают. Но бригады все должны изменить: и отношение людей к работе, и показатели, разумеется, и вообще весь климат в совхозе. Ну посмотрите, как угрюмо, безрадостно мы живем. Да понимаете ли вы хоть это? Впрочем, попимаете. Только по-своему. Я знаю, чего вы боитесь.
- Чего же я боюсь, Донцова? усмехнулся Пауков и тщательно протер носовым платком раскрасневшуюся лысину. Ну, что замолчала? Режь напрямую. Тебе такая манера очень нравится.
- Да, нравится! И резану! Вы, Иван Николаевич, боитесь, что власти у вас убавится. В бригадах-то вам тогда уже нечего делать будет. Вот чего вы боитесь, товарищ Пауков! Людей вы боитесь! И еще боитесь того. что если идеей бригады заболеют механизаторы, то они сделают все как следует. А на них ведь и животноводы станут оглядываться, и придется все поправлять там. Вам же легче сейчас крикнуть петушком со своей упобной жердочки; все, мол, товарищи, бригада у нас есть, действует. А ее на самом-то деле нет. Вы ее погубили в самом начале. Когда же обстановка изменится, а вы очень этого хотите, то вы тем же петушком, на той же ноте в сторону райкома пропоете: не пошли бригалы, вот вилите, и у нас ничего не получилось; все, конечно же, было очередной ошибкой! Вот чего вы хотите! Вот что вы пол полой носите! А пока в животноволстве ничего не получается, а совхозная земля тоже обрабатывается кое-как. Потому что механизаторы работают кое-как, дишь бы норму лать да побыстрее закончить, ведь дома огороды
- У тебя, Донцова, извращенное понимание ситуации, и вообще всех наших проблем и забот.
  - Нет, Иван Николаевич, поспешила возразить

Вера, — у меня слишком правильное понимание ситуации, напих проблем и забот.

— Ну, это одно и то же.

— Что? Что вы сказали?

 — А то! То! — вновь заревел, поднявшись над столом, Пауков. — Ты хочешь, чтобы я пошел у них на поводу? А черта с два им!

Каждую весну в деревнях, входящих в состав совхоза, начиналась настоящая война: лиректор и специалисты гнали народ в поля, но огородная страда, пусть и не в той мере, что полевая, но тоже требовала времени и усилий, и люди под разными предлогами старались урвать часок-другой, чтобы хотя бы коня завести в борозду, распахать свои горемычные тридцать соток и носадить картошку. А ведь еще нужно и навоз вывезти, и семена подготовить, то да се. Одним старикам все это было не под силу, да и не в каждом доме были старики. У рабочих же в весение дни, понятное дело, выходных не было. Вот и начали потихоньку ненавидеть ту, веками выверенную истину, что весенний день год кормит. И, плюнув на все, уезжали с поля самые надежные трактористы, на час-другой бросали работу и гнали трактора на свои огороды, и попробуй тогда стань им поперек дороги. На доске объявлений в такую пору появлялись все новые и новые листки с приказами: такого-то лишить премии за использование совхозного транспорта в личных целях. такого-то оштрафовать на столько-то рублей, удержать сумму из запилаты за срыв поставки семян к сеялкам. того-то лишить прав управления трактором сроком на год и перевести на этот срок в животноводство...

Ну, раз так пошло, раз круто так, решила Вера, то те-

перь нужно бить до конца.

— Вам, Иван Николаевич, давно пора уже попять, что все ваши меры, все санкции, штрафы только озлобляют людей. Приказы, наказания, даже самые стротне, — не средство для повышения производительности труда, дисциплины, мачества работ.

— Не средство, говоришь? Так ведь действует! И еще действует! Мине, как директору, дано право наказывать, и я буду пользоваться своим правом. А то им личное дороже общественного. — Пауков немпого успокляся. Или решил переменить тактику. — Народец здешний, скажу я тебе... Восштывать их надо, сук-киных котог! Кстати, Понивов, ало наша общая залача.

Уж помолчал бы о личном и общественном, подумала Вера, немного сбитая с толку пеожиданно спокойным

тоном Паукова, и сказала:

— Иват Инколаевич, из личных хозяйств наши рабочие сдают каждую осепь четыреста-питьсот топи картофеля государству. Причем лучшего картофеля. Его в отличие от того, который поступает из совхоза, сразу задаривают в кицики и отправляют на север. А верь совхоз наш, если взять ту же валовку, продает всего лишь в два-три раза больше. И это, согласитесь, не бог весть какая великая цифра. Если еще учесть количество вносимых удобрений, за которые мы платим немалые деньги, ихимикаты, разбрасываемые с самодета, за что мы тоже будь здоров как платим, технику, технологию и те усилия, которые...

 Ну, Донцова, все, мое терпение лопнуло. — Пауков прихлопнул волосатой ладонью листок с ее расчетами и начал шумно вставать из-за стола, давая Вере понять, что разговор их окончен. — Я думал, ты действительно с

делом пришла.

— Да вы, я вику, даже выслушать меня не хотите. Так вот, себестоимость нашего совхозного центнера картошки настолько высока, что картошка из личных хозяйств государству обходится дешевле. Она выгоднее государству, ем наша, совховная картошка!

- Хватит, говорю, прожектов, в которых я пе пуж-

даюсь.

 Да ведь я не о вас пекусь, Иван Николаевич. Вам, возможно, неплохо живется и при нынешнем положении дел.

Я вот долго тебя слушаю, терпеливо.

— Да уж куда как терпеливо, — уязвила Вера.

- Терпеливо, махнул Пауков рукой. Другой бы давно выводы сделал. И в переносном, и в буквальном смысле.
  - Кстати о новых проектах. В них пуждаются поля, фермы, люди, организация их труда. Да и весь совхоз, все хозяйство нуждается в новом проекте. Проекте реконструкции!
  - Тъфу, газет начиталась!.. Ты, Донцова, знаешь кто?
     Ты наивная душа. Тебе в газетах новую, счастивую жизнь нарисовали, а ты в нее и новерила с первого взгляда. Подожди, поживи еще хотя бы пару годочков и

поймешь наивными своими мозгами, что ничего, ты слы-

шишь, ничего в нашей жизни уже не изменишь.

— Нет, Иван Инколаевич, не рассчитывайте, что и после всего, что вы мне сейчас сказали, оскорблюсь и убегу. Наберитесь тернения выслушать меня до коща. И вам человек пришел, специалист, мнением которых вы так дорожите. — так вы, кажется, выравлянсь однажды на открытом партийном собрания. И пришла в не по личному делу, а по общественному. По государственному делу пришла я к вам, Иван Инколаевич И не домой, а в рабочий кабинет. Газеты же я действительно читаю в то, что в иях пишту, некренне верю. А в газетах сейчас многое пишут, о чем мы раньше только догадывались.

 Донцова, я ведь и выставить тебя могу отсюда вместе с твоим общественным делом и рассуждениями на

газетные темы.

Интересно, как это будет выглядеть. Уж не силой

ли вы меня — отсюда. А, Иван Николаевич?

па вы меня — отслода. А, пван пиколасеми Пауков начего не ответил. Шен его побагровела, глаза остановились, замерли, сузились. Вера почувствовала их наприженный холод, подумала: и у и пружину завела. И ей стало стращно оттого, что, вот сейчас, подумала: под встанст, подойдет, возамет за воротник и выведет в приемпую, как нашкодившую школьницу, и захлошет за собой дверь. Ведь такой случай уже был, с заведующей Поликовской фермой, когда та пришла напомнить ему об обещании долркам премисальных за сверхиланново можо. Ту от еще и боматерыт на чем свет стоит. Ну уж нет, решвла она, со мной это у него не пройдет. Меня — за воротник — пусть только попробует.

— Что ж, Иван Николаевич, будем считать, что разговора у нас не получилось. Позвольте назад мои расчеты. Я напищу статью в газету, раз уж зашел разговор на

газетные темы.

 Пиши куда угодно.
 Пауков отвернулся к окну. Вера взяла листок, сунула гро обратно в блокнот.

его обратно в блокнот.

— Тема-то больно злободневная, жалко, если в моем

блокноте да в вашем кабинете так и пропадет.

— Донцова, я вот терпеливо слушаю тебя и думаю: что за чертовский характер у тебя! Ну как ты собираешься дальше со мною работать? Или ты об этом не задумывалась? Пиректор здесь пока я. Я в этом не сомневаюсь.

Пауков внимательно посмотрел на нее, усмехнулся. Боже мой, какой он жалкий, подумала Вера. Злой и жалкий. Такой не простит. Такие люди самые страшные.

— До свидания, — сказала Вера и тоже усмехнулась. Выйди из конторы, Вера подумала: кот и высказалась, все выложила. А, ладио. А то привых, что все ему с рук сходит. А как опециил, опециял-то как наш директор. И сказать не знает что. Такому безропотно подущияться нельзя. Такой и людей замордует, и землю изуродует. И прикростед каким-лабо належным лазмуном.

Еще подумада о том, что надо бы об этом разговоре написать Николаю, посоветоваться, что делать, как быть дальше. Николай-то, вспомнила она, как-то умел ладить с директором. Уступал. Говорил: он же директор, руководитель, с этим надо считаться. Уступать-то уступал, а потом мучился, нервничал. А статью я действительно напишу. Что он мне сделает? А станет цепляться по пустякам, так переживу. Буду знать, за что страдаю. — Вера вздохнула, огляделась растерянно, она все еще не могла опомниться от стычки с директором. Да, раз погрозилась, надо писать. Сегодня же и напишу. Как же так, ни в райкоме, ни в райисполкоме не видят, что за человек руководит совхозом. Гнать надо, пока совхоз совсем до ручки не довел. Шесть лет назал поля были теми же, а давали участками до тридцати центнеров піценицы. Надои были выше. И люди работают те же. Впрочем. вздохнуда она, и земля, и люди, похоже, лействительно были другими.

Через две недели из редакции районной газеты ей позовинли в сказали, что письмо-статью получили, что прочитали и одобрили, что тема самая нужная, что решили печатать в одном из бликайших номеров почти бос коращений, заголовом ставили, но есть ряд вопросов и моментов, которые требуют уточнения, подспения и сотасаования на месте, к тому же статья будет подава с небольним редакционным комментарием. Для этого на диях к ней заедет их корреспоидент.

Сердне у Веры так и запрытало под самым горлом. Признаться, не надеялась она, что в редакции так отнесутся к тому, что она почти в отчания писала и переписывала несколько вечеров подряд, отложив письма и конверты с надписанными уже адресами воинской части. Ола даже подумала какт-то, уже остъв и усномнящисы: лучше бы ее писанина затерялась где-нибудь в дороге, или бы ее, сочтя вздором, бросали в корзину, или верпули назад. Но дело припимало иной оборот. И теперь опа вдруг поняла, что действительно написала нечто серьезное, стоящее, и испугалась вначале. Да и голос редактора показался ей не очень приветливым.

Скажите, а когда приедет ваш корреспондент? — спросила она.

 Давайте с вами и решим, — ответил редактор. — Что, если завтра?

Завтра? Так быстро?

— А что откладывать? Интересные материалы у нас не залеживаются. Так, значит, завтра, во второй половине дня. Вас это устроит?

Да, вполне. После обеда я буду в конторе.

 Прекрасно. — Голос у редактора был пегромким, но жестким. — Он будет завтра. Зовут его Игорем Алексевичем Никиповым. У вас больше нет новостей?

Новостей? Каких новостей?

— Да что-нибудь на первую полосу в сегодняшнюю газету, — засмеялся редактор. — Информацию на первую полосу, понимаете?

Вера передала какие-то первые попавшиеся под руку сведения, назвала несколько фамилий рабочих и положи-

ла трубку.

На следующий день ближе к полудню приехал корреспондент. Поставил у крыльца пахнущий раскаленным металлом и смажной старенький мотоцикл с помятыми крыльями и поцарапанным баком, повесил на руль шлем и пошел в контору, на ходу сбивая с плеч и рукавов куртки серую пыль. Был он молод, высок ростом.

Здравствуйте, Игорь Алексеевич, — улыбнулась ему

Вера и подала руку.

- Статья выйдет во вторник, сказал Игорь Алексевич. Сегодня четнери. Звитра она должны уйти в набор. Вместе с комментарием. Комментарий, как вы понимаете, поручено писать мне. Кстати, редактор странто рад, что в редакционном портфесе появилась такая статья. Я читал ее. Написана действительно хорошо: остро, зло, убедительно.
  - Были причины разозлиться.

У вас с Пауковым как?

Так, неважно.

Ясно. Но вы не падайте духом, будет еще хуже.

Во всяком случае, какое-то время. Дело в том, что Иван Николаевич, как это ни странию, не на самом плохом счету среди директоров совхозов. К тому же кое-кто из районного начальства ему покровительствует.

— Неужели в районе среди руководителей хозяйств есть еще и почище нашего экземпляра? Вот уж действительно странно. Я думала, что наш — совершенство в

своем роде.

Игорь Алексевич винмательно посмотрел на Веру, толки его губ вздрогнули. Она это заметила и, чтобы сиять неловкость, поспешвла что-то сказать, а что именно, не помнила, и что ответил он, тоже не уловила, так что выпла ецпе большая неловкость.

— Вера Александровна, — сказал он немного поголо- времени у меня, к сожалению, не очень много, поэтому давайте вот что сделаем: сейчас пройдемся по всем цифрам, чтобы тут у нас был полнейший порядок и абсолютная точность и непогрешимость. Мне еще пужно успеть встретиться и поговорить с директором, парторгом, со специалистами и рабочими, которые упомящуты в статье. Видите, сколько работы вы мне задали. — И оп впервые за все это время, пока опи разговаривали, привыкая друг к другу, узыблугаея.

Зазвонил телефон. Вера сняла трубку и услышала го-

лос Иры.

Привет, Верунчик.

Привет. Но мне сейчас некогда...

 Погоди, старушка, не торопись щебетать. Передайка трубку тому красавцу, который сейчас сидит в твоем кабинете.

Кому? — невольно переспросила она.

Игорю. Он ведь у тебя сидит?

— Да.

Будь любезна, дай ему трубку.

— Сейчас.

Игорь Алексеевич в это время просматривал сводки. Вера протянула ему трубку и сказала:

— Это вас. — Меня?

Да, вас, — повторила и вышла из кабинета.

На крыльце было жарко. Даже неокрашенные деревянные первла пагрелись и жгли ладони. Пахло летом. Цвела липа, душила своим густым запахом. Трава на луговине под конторскими окнами поднялась в пояс, выбросила метелки соцветий, залоснилась, матерея. Вот и дето. Боже мой — лето! Наступила весна, и я думала себе: вот и весна, последняя весна ожидания; теперь наступило лето, я думаю: ну, вот и лето пришло, последнее лето моего ожидания; а придет осень, я снова скажу себе: вот и осень, последняя, такая грустная и тоскливая, потому что та, которая настанет год спустя, уже не будет такой грустной и долгой; будет и последняя зима, наверное, самая холодная и самая долгая из зим. Но все печали мои меркиут перед одной только мыслыю о том, что в конпе ожидания будет встреча. Всегда в конпе ожидания бывает встреча. Интересно, как он придет: напишет заранее, известит телеграммой откуда-нибуль с дороги, или явится — как снег на голову упадет? Коленька, милый мой, снега на голову все равно не получится, потому что я жлу тебя всегла, изо дня в день, каждую ночь и каждое утро. Вот уже больше гола жлу.

Вера вернулась в кабинет.

Игорь Алексеевич ждал ее. Он уже переписал из таблиц все, что его интересовало.

Когда она вошла в кабинет, он пристально посмотрел на нее и сказал:

— Курить можно?

Да, курите.

Игорь закурил. Запахло табачным дымом, сразу перебившим липовый аромат. Только пчелы гудели за окном, копошились на желтых деревьях, мелькали в разных направлениях стремительными пульками.

 Помните фразу из начала вашей статьи? — спросил он.

Какую, у хорошего совхоза нет поломанного воза?
 Да. Хоть это и преувеличение, но эту пословицу решили вынести в подаголовок.

 Делайте так, как считаете нужным. Только вот сердитые места сохраните.

 Редактор сам сказал, чтобы в этих сердитых местах я решительно ничего не трогал. Он просто приказал, чтобы вичего там не смел трогаты! Там действительно ничего не надо трогать. Статья получилась. И если влезешь в текст. то только неполутительно.

Я писала о наболевшем. Возможно, что-то и получилось.

 Да, вот еще что... Как бы вам объяснить... После публикации наверняка пойдут круги. Вы понимаете, о чем я. Ну так будьте готовы к этому. И позванивайте нам. Мне, в отдел писем, или прямо редактору. Он у нас человек смелый, честный, мысли ваши разделяет и, если дело обострится, не уступит им ни по одному пункту.

Кому это — им?

Понимаете, если дело примет крутой оборот, а все идет именно к тому, тут же вмещается райком. Соберут заседание бюро. А уж к нему-то Пауков подготовится, и не в одиночку. Но вы будьте спокойны, мы вас в обиду не дадим. Если уж решили нанечатать эту статься.

Вера пожала плечами. Сказала:

— Мне все же почему-то кажется, что статья эта ниче-тошеньки не наменит. Ни у нас в «Рассвете», ни тем более в районе. Пауков ведь останется. А он здесь все подмял под себя и уступать не собирается никому и ничего. Пауковы-то остаются, вот какая штука. А что касается меня, то — бот не выдаст, свищья не съсс-

Смотря какая свинья.

Большая свинья.

Они рассмеялись. Он подал ей руку и снова внимательно заглянул в глаза.

До свидания.

 Да, действительно, уже пора ехать. Обязательно нужно проехать по деревням, поговорить с людьми. Да и здесь, в Крисанове-Пятнице, кое-кого повидать тоже надо.

 Транспорт у вас уж больно ненадежный. Поприличнее в редакции неужто ничего не нашлось? — насмещливо сказала Вера.

Он ничего не ответил. Погоди немного, когда Игорь Алексеевич выехал из деревни и, свернув с большака, мчался по пыльному проселку, она встала, подопла к окну и долго смотрела, как в желтих ветвях ценущих лип, нависших над конторскими окнами, сируют тороллывые, жадные на вольный летний взяток, по в то же время такие песуетные пчелы. Какое-то время пчелныма возня защимала ее, отвлекала, но потом, и будго бы ис того, ни с сего, скользнула по щеке слеза, и Вера закрыла лицо ладовями.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Вечером Вера села за письмо, начатое еще накануне. Прочитала последние строчки, торопливые, сумбурные:

«Стараюсь больше думать, меньше говорить. Так научидась разговаривать сама с собой. И изо всех сил стараюсь не заплакать от жалости к себе самой».

Свет горел в прихожей и проинкал сюда, в компату с распахнутым окном, словно ветер с полей. Но свет не приносил запаха земли и, возможно, именно поэтому раздражал. А ветер с полей нее испые запахи ожидания и уже потому не раздражал. Ветер с полей обещал ливень и настраивал на ожидание. На терпение. Ветру с полей не было конца, и ей пужно было настраивать себи на такое же долгое ожидание. Но свет в прихожей обыжал ее одиночество. Свет в прихожей смедкла над ее одиночеством. Она это понила сразу, как только выключила настольную ламиу. Она это ять состро понила, что чужно было до боли закусить губу, чтобы не расплакаться.

 Что со мной? — вслух подумала она и упрекнула свое терпение, которое никогда еще так не подводило ее, как теперь. — Только слез еще не хватало. Слез и ис-

терики. Вот так и сходят с ума.

Истерики и слез, чтобы поскорее сойти с ума, повторила Вера мыслению, ловя и сдавливая зубами инжиною губу. Ей хотелось разобраться в том, что же все-таки произошло. Или происходит. А может, еще не произошло, по вот-вот может приязойти? Она попыталась отстраниться от самой себя и посмотреть на себя и на мысли своя как бы ос стороны. И какой-то мит опа увядела стоящую в полутемной комнате жещиниу с растерянным взглядом, с припухшими, искусанными губами, со сцепленными пальцами смутлых рук, прижатых к подбородку, и удивительно похожую на кого-то, может быть, на самое Веру.

«Когда-то говорили, что каждый должен нести свой крест», — сказала та, похожая на ее самое, разлепив искусанные губы.

— А что, нет? Что, не должен? — ответила Вера. «Ты полжна жлать».

Утро было такое же, как и все прежние утра в ее одинокой, скучной жизни.

Она встала, пошатываясь спросонья, прошла на кухню, поставила на горелку чайник. И тут ее укольнуло воспоминание о вчерашней истерике. Это было уже не воспоминание, а боль. Она заклянула в зеркало: глава усталые, заспанные, кожа бледная. Боже мой, спохватилась она, другая бы на моем месте наплевала на все это! Я что, кото-инбудь предала? Она отвела вятляд в сторону, ей неприятно было смотреть на свое отражение. Я никого не предавала. Никого. И не предам никогда. Просто растренались первы, расслабили волю. Да, конечно, все дело в том, что нервипки стали ни к черту не годными. И сюва упрежимула мужа:

— Привез... Живи вот теперь в этой Пятнице. Здесь вечная пятница. Воскресенье — послезавтра. Это значит — скоро. Иужно жлать. Но оне наступает и не

наступает.

Уже вторую неделю бригада Донцовой выбивала некоси. Грану, гра на гракторах, а где и вручную, на вожкушах, вытаскивали на чистое, растрисали и сушили. Высушенное тут же грузили на тракторный прицеи. Везли к центральной ферме и складывали под навес. Дожди не мещали, и дела у бригады шли споро. Да и Иван Николаевич Пауков после публикации Вериной статьи в райовной газете в бригаде не появлялся. И слава богу, думала Вера, хватит нам свиданий на утренних планерках.

Статън получилась действительно интересной, а на гаветной волосе смотрелаел с солидно, виущительно. Вера прочитала ее на лугах: Модест Изотович ходил на обед, отпросилси на пару часов проведать заболевниую Сапечку, но вериулся скоро, так что покосчинк, гляди, как он тороиливо сучит худмми ногами в широких черных штанинах по обкошенной стежке, насторожились, бросили ложки и молча ждали, когда он подойдет поближе и скажет, что же там такое случилось. А то, что случилось что-то необыкновенное, в этом уже никто не сомневался, что-то необыкновенное, в этом уже никто не сомневался, что-то необыкновенное, в этом уже микто трубку газегой, и кто-то сказал, что вот, мол, Мендее «молнию» про их ударный труд из конторы, должно быть, несет, но говорившего грубовато секии: потоди ты... Тот подошек к бригадиру и подал секии: потоди ты... Тот подошек к бригадиру и подал секии: потоди ты...

— Ну и здорово ж вы, Бера Александровна, тут, в статейке этой, про все прописали! И про землю, и про нас. Санечка читала, так очень хвалила. Я тоже послушал — хорошо. Правильно! — Четвертушкин утер кенкой пот со лба и шен, засмемлся и сказал! — Ну. Вева

Александровна, вы у нас еще и писатель!

Она развернула газету. Статья была вомещена на третьей полосе на все три колонки под крупным заголовком. Ниже светлым курсивом был набран подзаголовок. На следующий день на планерке Иван Николаевич

Пауков сказал Вере:

- Ну что, Донцова, какую великую идею ты решила отстанвать? Чего ты побилась?

- Идею уважения и внимания к людям. Иван Нико-

 И надо же, какая ты хорошая, Лонцова, А вокруг тебя, оказывается, такие бездушные чинуши сидят! Ну, что молчишь? А может, уже осознала, что ерунду сморозила? Так ты нам скажи тогда, не томи с хорошими-то вестями

- Простите, Иван Николаевич, но я не собираюсь зашищать вас от ваших же дел. — Вера усмехнулась: она усмехнулась не без вызова и следала это сознательно. -Если, конечно, собственная совесть и какие-то должностные принципы еще представляют для вас хоть какую-то реальную силу и опасность.

 Кучеряво выражаещься. Лонцова. Вот точно так же и в опусе своем накуролесила. Мулрено, говорю, мыслишь. А мы народ простой. Не так ли, товарищи? -И Пауков обвел взглядом всех сидевших на плаперке.

 Хотите настроить против меня людей? — снова усмехнулась Вера. — Рискованное дело затеяли вы. Иван Николаевич. Я вель писала о том, о чем лумала очень долго, о чем, кстати, не раз докладывала вам. Я была и остаюсь уверена в каждом слове статьи. И многие, если не все, силящие здесь, лумают так же. Что же касается вас, то вы. Иван Николаевич, ладеко не простой,

Директор побагровел, он, видимо, уже жалел о том, что затеял этот разговор. Он махнул рукой и сказал то-

ропливо:

 Ладно, ладно... Все, товарищи, планерка окончена. Донцова, останься.

Когда все вышли, Пауков сказал ей:

 Ты вот, Донцова, заварила кашу, а мне — разбирайся. Ответ вот из редакции требуют. Звонили. Черт бы их побрал вместе с их газетенкой и твоей статьей.

Вера молчала. Пауков сел в зеленое вращающееся кресло, закурил и, закинув ногу на ногу и щурясь на модча стоявшую в дальнем углу Веру, сказал:

- А ты, Донцова, молодец. Уже и в редакции своих

подей завела. Признаться, не ожидал от теби такой деловитости и дальновидиюсти. Завидую. Я уже педузипитилетку здесь отработал, а вот с редакцией общего языка никак не найду. Редактор там... Обычно с ними, редакторами этими, простс: мясца там лодымку и празднику, медку или еще чего такого, они и успоканваются, не суют ное, кугда не надо. Ну что толку, что эти ездят да щиплот за бока? Только работать мешают.

— Зачем вы мие это говорите? Щеголяете передо мною своим цинизмом? Это ведь — как гризным бельем, знаете... На партийном собрании такое не скажете. А? Не ска-

жете вель. Иван Николаевич?

Директор засмедля. Что-то неприятное мелькнуло в его глазах. Он так и не предложил ей сесть. Она бы и сама, без приглашения, могла это сделать, но продолжала стоять, выперживая характер.

- Я в редакцию, конечно же, отнишу, начал после некоторого молчания Пауков. — Все, как положено. Что факты, как это обычно пишут в таких случаях, вмели место, что положение будет исправлено, что приняты уже кое-какие конструктивные меры, и так далее. Я, Донцова, даже поблагодарю их, и автора, разумеется, за деловую в конструктивную критику.
  - И огороды рабочим пахать теперь будут организованио?

Да. конечно.

И сажалки пошлете?

И сажалки пошлю.

А как же с бригадами? — спросила она, чувствуя,

что он уводит ее в сторону от главного разговора.

 Бригады? Бригады будем организовывать. А как же иначе? Такова генеральная линия партии в настоящее время. Тебя что-нибудь не устраивает? Или я не то чтонибудь говорю?

Да нет, вы говорите слишком правильно.

Пауков снова рассмеялся. Он встал, прошелся по кабинету.

Как видишь, немного надо для того, чтобы грязное белье выглядело вполне чистым.

— Вы для того и оставили меня, чтобы продемонстрировать эти превращения? И не совестно?

ровать эти превращения: то не совестног .
— Кого? — смеясь, спросил Пауков. — Кого, Донцова? Тебя, что ли? Да перестань, не преувеличивай ты своего аначения.

Он прошел обратно к столу, сел в кресло и внимательно посмотрёл на Веру. Теперь в его взгляде не было насмешки.

— Донцова, ты, я вижу, и впрямь не ведаешь, что творины. Так вот, заруби себе на носу; директор совхова — я. Здесь за все отвечаю я. С меня спращивают в первую очереть. А ты запимайся-на лучше своей брига-дой. У тебя своих дел по горло. Кстати, если провавливають ровать твою работу как следует, много чего можно вайти. Но я же этого пе делаю. Нет, я вижу, не живется тебе спокобно, товарищ бригадит.

Не живется, Иван Николаевич.

 Я требую дисциплины, — перебил ее Пауков, и это, конечно же, пе всем правится. Только в условиях требовательности и единоначалия с этими людьми, — Пауков кивиул в окно, — можно выращивать максимальные упожам и получать, стабильные пивесы.

 Нет, Иван Николаевич, людям надо возвращать чувство хозяев своей земли. Бригады, самоуправление,

оплата по произведенной продукции...

- Знаю, знаю эти несий. Сейчас ты заговорицы. о демократин, которой у пас в «Рассвете» якобы не хватает. Демократия, разумеется, вещь хорошал. Но! Хороша она, пока хороша. Пока устраивает всех. Всех! И нас и вас. Ты понимаешь?
- Нет, не понимаю. Потому что этого невозможно понять.
  - Демократия... Она хороша до известной степени.
     Мне эта степень неизвестна. До какой же степени

она, демократия, хороша?

- Тебе многое пока пеизвестно. Вот поживешь, поработаешь, потрет тебя жизнь и так и этак, и многому, Донцова, переставшь удываться, многое станешь принимать как должное. Ну, что ты о той демократии знаешь? А? Из учебников что-то поминшь? Вот в том-то и дело, что тебе и сама демократия неизвестна.
  - Так до какой же степени?

Пауков опять начал багроветь. Вера тоже вспыхнула; она чувствовала, как горячая волна решимости захлест-

нула и начала душить ее.

— Вы не досказали, товарищ директор совхоза, до какой же степени хороша демократия? Или вы хотите иметь, ее, демократию, как некое приложение к своим правам и возможностям? Захочу, если сочту нужным, дам вам демократию, а не захочу, не дам, — ведь хозяни здесь и. Так, что ли? Единоначалне вы воспринимаете как право на подавление инпциативы других. Помните, на последнем открытом партийном собрании было принято пене, в котором очень хорошо было сказано отом, что инициатива должна исходить не только сверху, но и спизу? Вы голосовали за это решение, одим из первых подияли руку. Или вы это делали потому, что на собрании присутствовал секретарь райкома партии?

Э-э, Донцова, да ты не так проста, как мне показа-

лось вначале.

— А вам хотелось бы иметь вокруг себя простаков, которые бы ничего не понимали и не замечали того, что им, как говорится, по штату не положено замечаль того, что торые бы при этом с верноподданинческим блеском в глазах заглядывали вам в рот. Так вот что я вам скажу: с такими людьми, как вы, с такими руководителями высоких урожаев не получинь. Вы временщих эдесь, на этой земле.

И тем не менее дпректор совхоза «Рассвет» — я, Пауков Иван Николаевич. А все остальные — подчиненные. И нужны мие подпиненные именно такие, о каких ты так хорошо сказала только что. Послушные, скорые на поту, много не рассуждающие о том, что правильно здесь, а что не совсем правильно.

Кого вы воспитываете? К вам сюда, вот сюда, каждый день приходят некоторые рабочие и рассказывают

все и обо всех.

— Да, я располагаю полной информацией о том, что происходит у нас в хозяйстве. Я даже знаю о том, что может произойти. Я много знаю. Мы отклопились от темы нашего разговора. Но я готов сейчас поговорить а эту тему. Не стущай красок, Допцова. Ты упрекнуза меня в том, что я якобы подавляю демократические, так сказать, основы управления хозяйством. Но это же неверно... А теперь скажи мне, зачем нужен такой бригадир такому деспоту и цинику, как я? Еригадир, по моим требованиям, должен быть четким исполнителем. Ну? Что мне прикажешь с тобой теперь делать? Вот загадка, а?

 — Я знаю, что не подхожу вам. Не вписываюсь в тот стиль работы, который вы эдесь так упорно культивируете.

Совершенно верно.

Я давно это поняла.

— Вот и хорошо. Так в чем же дело? Раз поняла, надо

делать выводы.

 Нет, Иван Николаевич, вы изо всех сил будете терпеть меня. Вы будете терпеть меня уже потому, что я честно зарабатываю те деньги, которые два раза в месяц получаю в совхозной кассе.

- Ну, это мы еще посмотрим. Пауков навалился с редакцией. Вернее, с некоторыми из ее чересчур рызных сотрудников. Странная дружба. Раньше, когда эдесь был Николай. тъ была кула скромиее.
  - Что вы хотите сказать?

—  $\Lambda$  то, что Николай не одобрит, так я понимаю, этой, с позволения сказать, дружбы. По-мужски не одобрат В понимаю тебя, Донцова, понимаю по-человечески: два года — срок немалый, одной тяжело. Но ведь ты замужняя женщина, а такое себе позволяешь. Ты знаешь, как это называется?

Сейчас же замолчите! Замолчите! Вы!

Она шагнула к столу, за которым, ухмыляясь и поблескивая вспотевшей лысиной, силел лиректор.

Пауков был доволен: наконец-то оп добрался до неснаконец-то, черт бы ее побрал с ее наяными, детскими представлениями о жизии. Конечно, думал Пауков, можно было сразу выкинуть этот верный коамрь, но инчего и так. Зато посмотрел, польобовался, как она блестит на солнышке, эта настырная рыбка. Пауков вытащил из кармана брюк посовой платок, вытер им вспотевщую лисину и каказат:

— Да, Допцова, я тебе верю, ты, наверио, можешь ударить. С тебя станется. И тогда тебя, вот штука-то, прядется выбросить из кабинета вои. А ты ведь женщина, и, более того, довольно красивая женщина.

«Надо взять себя в руки, — подумала она. — Нервы ни к черту стали, совсем ни к черту... А он на мой срыв

и рассчитывает».

— Мие бы следовало сказать вам. — она вызывающе усмехнулась, глядя примо в глаза Паукову, — что вы, Иван Николаевич, человек подлый, по я боюсь оскорбить вае неваслуженно и поотому оставляю вас неседине со своим самодовольством и осознанием собственного превосходства. Тешьтесь дальше, бог с вамос.

Вера вышла в приемную, там никого не было. Дверь за собою она оставила наполовину открытой, но уже из коридора вернулась и, увидев с той стороны директора, тоже идущего к двери, с силой захлопиула ее.

Вас, Иван Николаевич, уже не убедишь никакими словами, думала она, выйдя на улицу, вас можно только припереть, приколоть, как хоря вилами к земле. И вадохнула: да вот бела, вил пол руками нет и земля зыбкая...

Вечером Вера включила настольную ламиу, достала бумагу и авторучку, в левом верхпем углу чистого листа, как всегда, надписала дату, потом, чуть пиже — будто вадохнула: «Коленька, милый...» И больше не смогла связать и двух слов.

Ну зачем, для чего лезть на рожон? Ведь у тебя даже огорода нет настоящего, бранцла себя Вера, так, три грянки, которые и саждения выманиваеми, всега под

лопату.

А бригады... О каких бригадах ты хлопочешь? Ведасами механиваторы еще неизвестно как отнесутся к твоеб
затее. Захотят ли они работать на земле так, чтобы
деньти получать не за гектары, вспаханные и засеянные,
а за тонны, выращенные и убраниме? Попробуй убели
их в том, что так выгоднее и государству и им самим.
И те, для когот ты стараешься, думаешь, они оценят твои
старания и радения за их интересы? Кто ты для них?
Приеханива на работу в совхоз по распределению, а стало быть, временно — ведь сколько их было до тебя! —
молодая агропомка со среднии образованием, замужияя,
а теперь вот одникаж, жена солдата, который гоже ни
душой, ни серящем не привизав к этому краю. Да, да,
и ты, и Николай здесь чужке. Просто-папросто.

Но кто же тогда вступитси за інкх, возразила она сама себе. За Александру Филипповну? За Гришу Минаева? За Ивана Прокоповича Рогова? За их семьи? Кто? У них такой тяжкий труд, с угра до вечера. Умиться, бывает, терудовую честную жизнь на такой нещедрой земле, то зачем же тогда все? О чем мы тогда товорим на собраниях? К чему нас призывают и во что мы так безаветие верим? Ради чего тогда и я здеся. У И николай? Чтобы тде-то там, в городе, в гастрономе на прилавках было все: и свы «Российский» и «Могиский» и масла» «Во-ве: и свы «Российский» и «Могиский» и масла» «Во-ве: и свы «Российский» и «Могиский» и масла» «Во-ве: и свы «Российский» и «Могиский» и масла» «Во-

логодское», и молоко, и сметана, и колбаса, и ветчина, и хороший, не чета нашему, хлеб... Но здесь же тоже люди живут, те же самые рабочие, о которых мы говорим, что это основная движущая сила нашего общества.

А отпуск, вдруг подумала она, Пауков теперь точно мне не даст. Не простит пи статьи в районной газете, ии сегодняшнего разговора. Он ждал, что я расканось, а я, наоборот, опять набросилась на него. Он не отпустит меня ин летом, ни осенью, если до того времени не придумает чего-инбудь похуже. Но как же тогда моя поездка к Коле? Тогда я попросту не емогу поехать! Так, что ли, подучается? Все рухиет. Ну, если не отпустит, я ему тогда поважу...

Но уже через минуту самообладание покинуло ее.

— Коленька, — всхлипнула она, глядя в черное окно, за которым клубилась непроглядная ночь, — я так хочу к тебе, миленький. Коленька... А вдруг меня не отпустят? Коленька... Ты писал, что зимой к тебе уже нельзя, что невозможно будет снять жилье. А летом и осенью, видины, он нарочно не отпустит. Коленька...

Она все же задремала, и ей привиделся сон.

Будто вдут опи по улище небольшого городка, где заканчивали техникум; Николай держит в руках кулек с черешней, голько что купленной на колхозном рынке, и они берут из него зрелые ягоды и молча смотрят друг другу в глаза. Потом он вязл ее за руку и повен под какую-то полуразрушенную и нелепо отреставрированную арку в чужой дом, где она ни разу не бывала, и говорит: «Открой вот эту дверь». Она послушно открывает ее, дверь подается легко, ей даже кажется, что кто-то помотает ей, но она никого не видит. Дверь похожа на дверь в кабинет директора. Но Вера старается не думать об этом.

Они входят в светлую просторную компату. В компате светло. На всех стенвах, стен почему-то митог, изть дли шесть, горят бра, красивые, хрустальные, такие бра она давко хотела вметь. Кругом никого, только оти дюсе Николай подхватил ее на груки и понее куда-то. Она спросила: «Ты куда?» — «Туда», — шеппул он, делуя ее в шею и грудь. Ейс гими в этот раз было так хорошо, как еще никогда не бывало, и она до этого не анала, что так может быть. Но потом все бра разом погасли, и в темноте ей стало странию. Она закотела закричать, по силы покинули ее прежде, чем она успела разомкить сведен-

ные безотчетным страхом губы. Она потипулась к выключателю, хотела включить бра, по выключатель польму-то не действовал. И тогда она вдруг понъвлочрадом с нею лежит не Николай, а кто-то чужой, и что он обманом завлек ее сюда и завладел так неистово, что она на какое-то время потерила здравый рассудок. «Кто ты?» — закричала она и замахпулась было, чтобы ударить, но рука занемела и не слушалась?

Она открыла глаза, полные слез, — приснилось. Господи, приснилось. О, что же это такое!. Она поняла, что еще ночь, что до утра еще ждать и ждать и что уснуть она не сможет, только измучает себя бесполезными уси-

лиями и нескончаемыми думами.

Вера включила бра и взяла со столика книгу. Странно, подумала она, бра там были точно такими же, как у меня. Только много.

Лежать было неловко. Она подтащила подушки повыше к спинке кровати и села. В теле ее жила усталость, она прислушалась к ней: да. так бывало всегда после того.

как Николай засыпал, уткиувшись в ее плечо.

Вера читала рассказ Андрея Платонова «Река Потупань». Прочитанное не просто взволновало ее, пришла смутная тревога, мучительное, счастливое воспоминание о том, как однажды на вечере в общежитии познакомилась с парнем, который ей сразу понравился и которому. заметила, понравилась и она. Потом она вспомнила ту первую ночь в душной комнате, капельки пота на его серьезном напряженном лбу. Потом, в минуты отдыха и блаженной расслабленности, она ужасалась сама себе: в мгновения наслаждения здравый рассудок и чувство осторожности покидали ее, инстинкт нежности и любви овладел ею безраздельно, и она стремилась навстречу неистово и самозабвенно, что Николай однажды, уже став ее мужем, спросид в шутку, а может, всерьез, почему она так нежна к нему. «Потому, что я с родинкой роди-лась». — «С какой родинкой?» — не понял он ее, но тут же рассмеялся, вспомнив о родинке на груди, и обнял, и шепнул: «Какая ты у меня предесть, Верушка». -«Правла?» — «Правла». — «Значит, я тебе нравлюсь?» В ответ он ее поцеловал.

Она говорила правду. Они оба были искренни. Когда чувства захлестывают с такой силой, люди не умеют лукавить.

Вера вдруг спохватилась: ее изумила и в то же время

озадачила судьба любви Никиты Фирсова и Любы. Что соединяло их?.. Она поияла, что когда-то в чем-то была обделена. Кем? Нет, Николай давал ей все, что мог, и она была этим счастлива. А может, не настала еще настоящая пора любви? Может, только теперь она, ее пора, настает? Не зря же такие страшные сым снятся...

Вера уснула и вскоре проснулась, вздрогнув от ощущепия любви и желания любить, она даже вскрикнула. У меня когла-нибуль серпие во сне разорвется, полума-

ла она.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

В копце июли в совхозе спешно начали формировать бригаду косцов для переброски ее на отдалениюе угодь, калометров за двадцать от Крисанова-Патинцы. Местечко то навывалось Хутором. Деревни там уже не осталось, тот, Вера знала по рассоваам Сапечки Крылатки, которая тоже понала в состав бригады, деревня когда-то была, и хорошая, вессала деревня, «с тармонями». А теперь пичего там не осталось от прежнего веселья, кроме пе-обкостых лугов, откуда, квазлось, бери и вози доброе сенцо, бери и вози, покуда сила есть да старание, да погода террият.

Отбыли в один из понедельников. Двуми же диями раньше на Хуторе разгрузили мапингу теса и бруса, а четверо крисапово-патницких плотников заделали щели в трех последних уцелевших здесь домах, навесили сбитые прохожим людом двери, наново застеклили окна, сшили из струганой и фугованной доски нары.

В доме с кухней поселили женскую, меньшую половину отряда, а в двух других расположились мужики —

трактористы и скирдоправы.

Мужики, отобедав и напившись из родинка, в первый же день настроили роторную косилку. И Гришка Менок до сумерек успел отмахать порядочный кусок луга, самого ближнего, начинавшегося тут же, у родинка, на месте бывших хуторских усадеб. Жевщины, которых оставыли отдыхать и обустраивать временное жилье, выдели, как парень ингода выосовывался из желтой кабины трактора, улыбался, что-то показывал рукой стоявшим поодаль мужикам, кричал:

Во, елкина мать! Пошло как! Замри, мой дух! —

И еще что-то, чего нельзя было разобрать, потому что пад лугом колыхался зной, придавливая и глуша звуки страды, так внезанно начавшейся здесь, в этих покинутых, казалось, навсегда и потому так быстро одичавших местах.

До вечера первые ряды провелят, и запахло сеном. И так возбуждающе-радостно запахло, что люди, уже в сумерках выйдя из жалиш, жадио принохивались к тягучему, как вечериий звук, аромату, сильному и пензбыввому; один присаживались на крыльцо, вздыхани, похоже, запах этот будил в них какие-то воспоминания, очень заначимые для них, другие бросали в росу под ноги недокуренные папиросы и беспокойно молчали, глядя в густую темень, из глубины которой все шел, напирал на бывшую здесь когда-то деревию Хутор сенокосый дух. Он обещал людям долгую и трудиую страду, и люди отвечали ому молчаливым согласием и были счастивыми чали ому молчаливым согласием и были счастивыми.

Звезды сияли ниако пад дугами, близкие, теплые. Казалось, вымечи стог повыше посреди вон той луговины, что на холме за болотом, и скирдоправы будут задевать Стожары длинными черенками вил. Никогда еще Вера не видела таких звезд. Даже в дестве, когда все казалось большим, не видела. И не предполагала, что опи могут быть такими — как грозди осенних рябин. Дернул поодаль коростель, прислушался, но не дождался ничьего ответа, никто с ним не осмеднися тистаться, и завел свою однообразную песню без перерыва, будто там, в росистой, покуда еще не тропутой траве, поставили какую-то дерезиниую машинку, завели ее хоропиенью, на всю почь, и запустили: кр-ра, кр-ра...
— 3-эт. сдит-твою, гоже работник! — не выдержал

кто-то из мужиков. — Спал бы да спал. — Природа так ему определила, — серьезно возразил

другой, постарше, по голосу видать, что постарше.

— Это точно, естество свое берет, — поддержал третий

голос.
— Ну уж — естество!.. Больно мудрено.

— Природа, брат ты мой, мудрее нас с тобою. А если по-твоему рассуждать, то и лягушкам бы незачем квакать весной, а вот, подли ж ты, квакают, и жизны у них идет, длягся своим чередом, продолжается. Все надо. Вот ты, Лении, человечий сым, Гале своей ласковое слово небось перед каждыма вечром моляний? Тот, кого назвали Леником, усмехнулся, на этот раз как-то эло и с горечью, и ничего не ответил.

 — А по-моему, — сказал новый голос, — так бабу надо каждый раз уговаривать, как в первый раз. Тогда она, окаянная сила, добрее и жарче.

 — А как же! У меня вон дед печку растапливает и то какие-то слова приговаривает. Это дело такое... Сурьезное дело.

Все четверо или пятеро, сколько их там было, засмеялись, позабыв на минуту о предстоящей работе.

 Чем гадать, — неожиданно предложил кто-то, давайте лучше Крылатку спросим. Вон она стоит, о Мендесе скучает.

 Что у нее спрашивать? У Санечки спрашивать нечего. Там статья особая. У них там с Мендесом и без бересты загорается.

Посменлись опять, покачали головами. С лугов тянуло ветром, и снова у людей загустела от негерпения крои-Так молча и разошлись по домам. И наверное, каждый думал о завтрашнем дне, примерял к своим рукам и к своим плечам ту работу, которую ему определили выполнять и толк в которой он знал.

В доме, где разместилась женская половина бригады, свет погасили рано. Мужики еще бродили внотьмах, хлопали дверцами кабин стоявших неподалеку тракторов, 
палакивали что-то, тяхо шереговаривались и ко сму отходили постепению, по одному, по два, а тут сразу улетлись, примолкли, будто устали больше других. Хоти, может, так оно и было: пока те разгружали провнант 
и бочки с горючим, пока возвлись с колодцем, пока напли, где удобнее поставить технику, именно женщинам 
пришлось наводить порядок в домах: выскабливать атоптанные и загаженные крысами полы, протереть стены 
и потолки, вынести непужный хлам.

Вера сбросила с себя одеяло, было душно, а можег, просто кавалось. Повернулась нябок, стараксь не шуметь, открыла глаза. В доме было темно, Только смутно белели постели да тесовые пары. Нары пахли съемсетруганы деревом и сколой, и этот ненавязчивый запах, смешанный с запахом луга, струмщимся в раскрытые окпа, немного успокавявл. Вера пробовала отвлечься от мыслей, которые

измучили ее уже до такой степени, что в последнее время она просто стала бояться вечеров, но ничего не получалось. Дома она старалась лечь с книжкой и незаметно. покорившись усталости, уснуть под включенной дампой, а потом, ночью, внезапно проснувшись от холода, наощунь, не открывая глаз, разобрать постель, выключить свет, залезть пол одеяло: тогла сон не отпускал, належно нес, баюкал, как питя.

Вера закрыла глаза, поплыли, то мелленно, то быстро. фиолетовые круги с белыми зернышками в серелинках. Так с ума можно сойти, полумала она и взлохнула. И неосторожно взлохнуда, забылась, потому что в дальнем углу кто-то валохнул, а лежавшая на соселних нарах Санечка Крылатка нолняла голову и сказала хриплым серлитым голосом:

Ла спите ж вы, левки!

Спите. — ответили ей из темноты. — Поспишь тут...

У самой-то небось пролежни уже.

 Правла. Сань, а чегой-то ты без Менлеса на косьбу. подалась? В даль-то этакую? - спросила Санечку тетка Алена, и Крылатка пожалела, что начала этот разговор. Лежала бы себе, молчушко, глядишь, и уснула бы как-

нибуль. А то сейчас начнут сечь своими тяпками... Ой, бабы, да он, гляди, завтра и приметохается!

Будет он там чахнуть. А, Сань? Поди сговорился? Ну, чего молчишь? Посулился Мендес?

У него там своя работа, — попробовала та по-доб-

рому увернуться от наседавших.

Но где там! Самые говорливые да озорные на язык, такие, что и самой Санечке при случае не уступят, только, видать, того и ждали, кто бы начал. И уж раз начали, то теперь держись, пойдет изба по горнице, а сени по полатям

 Ой, Сань! Какая ж v него там работа может быть, если ты элеся?

 А что ж ты своего Петюшку в Крисанове-Пятнице оставила? На вольных-то хлебах, а? - видя, что, нет, так просто от этих зубочесок не вывернешься, огрызнулась Крылатка. Да только больше масла в огонь подлила.

 Я его оставила пом караулить, — пояснила, с трудом сперживая смех, тетка Алена. - Пом караулить да за детями поглядеть. Мой Петюшка там не один. Он у меня и там на глазах, как у Мюллера под этим...

Под колпаком. — подсказали тетке Алене.

— Во-во, под колпаком. А твой Мендес сейчас в Крисанове-Пятвице казак вольный! Куда хочу, туда и скачу! Ты, Сань, гляди. Он с тобой и не расписался даже. Гляди... А то приедешь, а там один стены голые да натреты твои. Все распродаст, а сам куда-шибудь с полным карманом к другой лызганет. Недаром у него обличие цыганское, и языком петляет, как туром пекрещений. И чего ты с ним не распишешься Сводила бы в сельсовет, там бы вам печать, куда падо, поставили, и тогда бы ты, Сань, со своим Мендесом хоть куда!

 — А и сейчас с ним хоть куда! Расписаны — не расписаны, какаи развица? И так хорошо живем, — не полнимая головы от ставшей горячей полущия, сказала

Санечка.

 Ишь она, какая разница?! — атаковали ее с другого конца дома. — Большая разница. Пример вон молодым подаете... А потом бросит еще разутую-раздетую, случись между вами что?

— И правда, Сань, и правда. Это ж все так: сперва мила да мила, а потом — чтоб тебя баба-яга в ступе прокатила!

— Да не хочет он чего-то, — бесхитростно призналась Санечка. — Не хочет расписываться.

 — А ты его, Саня, — опять подхватила тетка Алена, на сухом пайке подержи. Вот откосимся, приедешь домой... Пускай попостится.

— Да пу вас, — усмехнулась Санечка Крылатка; ее и самое, похоже, пропяло общее весспье. Она уже пе сердилась на баб. Слушала, усмехалась. Пусть посокочат языками, жалко, что ли. Не убудет от меня, думала она, поправляя подушку.

— А дальше ж что, — не унималась тетка Алена, — дальше он к тебе и так и эдак, ну, как они умеют. А ты ему: только через сельсовет!

— У, врагова сила! — проспулась бабка Федоскя Громова, робкий, прерывистый храпоток которой до этой минуты клокотал а вздрагивал в углу нечи. — Изыки дольше подолов распустили, оканиные. Молодые вои слухают, а вы, сивхостые... Я вот погляку, как вы завтра с сеном управляться будете. Я вас тогда накормлю! Вы у меня тогда кивое оком кас растрасте!

Так их, так, баба Федосья! — подзадорил старуху

кто-то из молодых.

Да они, тет, нынче поболе нашего знают, — возра-

зила бабке Федосье Громовой тетка Алена.

Но та, видать, уже попяла, к чему все идет, что желанного сна в такой суматохе не будет, и снова прикрикнула на расходившихся не ко времени:

 Эх, окаянные ваши души! Спите! Завтра день будет ясен, вот и договоритесь, у кого из вас мужик лучше.

Ой, баба Фелосья! Ла мы не про это.

— Тебе, баба Федосья, и самой, видать, поговорить охота.

 Я свое отговорила, — ответила бабка Федосья Громова и села на нарах, кряхтя и поправляя длинную исподнюю рубаху, и в темноте забелел орлиный профиль ее хулого прополговатого лица.

- Ну так нам подскажи, - не отставали от старухи.

В таковском леле полсказ не нужен.

- Как же не нужен? Нужен. Еще как нужен. Во всяком деле подсказ нужен. А в этом тем более.
- Да что ж вам, врагова сила, до седых волос все подсказывать?

Седина делу не помеха.

- Седина в голову, а бес в ребро, баба Федосья. И девки тоже послушают. Вон погляди на них, толстопятых. Как меда ждут.
- Наслушаются еще, сказала старуха и новернула к окнам, бледнеющим квадратами задернутых шторок, свой орлиный профиль. Сейчас воп про это лекции читают. В телевизере показывают, что да как, мужик в желтых очках весной на крисановскую ферму призжал, так два часа, как есть, бабам нашим рассказывал, что к чему. Должно, фершал какой-нибудь. Из города.

- И ты, тет Федос, слушала?

И я, девк, послушала. Уж он им разъяснял, уж он, очкастый этот, распинался. И такие слова говорил, что девки мои, гляжу, посы в подолы опускают и красные сидит, как раки вареные. Ну, думаю себе, теперь они раздокажут, ребят нашвыряют по лавкам! А они вон все ходят, как ступы! Хоть бы одна почала. Да спите ж, черги!

Но немного погодя, поворочавшись с боку на бок, но так, видно, и не устроив как следует свое сухое щадноватое тело, бабка Федосья Громова сказала, снова при-

встав и пырнув острым кулаком такую же хулую, как

и сама она, казенную полушку:

 Эх. чтоб им. окаянным! Какие неловкие лежанки сгородили, врагова сила. Что ни следают, все ни к черту не гоже! Ну что ты булещь пелать!

- Ты, баба Фелосья, на печи привыкла, вот и не

изловчищься уснуть, не умнешь пикак бока.

С вами изловчищься, как же.

В ночь перед началом сенокоса женской половине бригады явно не спалось.

 Бабы, а бабы, а чью ж это мы хату заняли? спросил кто-то, когла начатый разговор стал помаленьку иссякать.

 Федота Агафонова. — ответили из темноты. — Хороший хозяин был. Хлевы вон какие крепкие - как терема!

Все теперь разорят. Все прахом пойлет.

- Кто разорит?

- Кто-кто, дел Пихто, вот кто. Люди разорят. Ла время. Время, оно, девк, все разорит.

Жалко, Побро вель.

 Жалко, да ничего не поделаещь. Людей сюда уже не воротишь.

 Сколько деревень так-то вот в одной только нашей округе погинуло, боже ты мой!

 Па. Откупа ж ей терепича взяться, колбасе, раз деревень не стало? А в остатных деревнях дюли скот не хотят пержать? А. скажи ты мне?

Вера слушала говоривших, но часто не узнавала, кто говорит, так, догалывалась, Слишком необычна была обстановка, окружавшая их, и, казалось, ровно настолько

изменились и сами люли.

 Ох. госполи. Исусе Христе, вот погибель на нашу землю! — взлохнула бабка Фелосья Громова. — Когла ж такое видано было, чтобы люди свои лворы килали на произвол сульбы? Это ж только в войну такое было.

- То ж не по своей воле. Попробуй останься, жандар-

мы каждую хату проверяли, всех в обоз сгоняли.

А тут разве ж по своей воле?

Правда, правда... И без войны, и без жандармов...

Не говори, девк. Покатилась деревня под горку.

- Если б магазин не закрыли, то народ отсюда не стронулся бы. Это ж наш Нематодный выхлопотал в Городке, по начальству все ходил, чтобы тут магазин закрыли. Коров-то всех в новый скотный отсюда перегнали, а поярки далеко ездить не согласились. Да вон Санечка знает, как тута Пауков с ними воевал.

 Вот, а ты говоришь, — и без жандармов справился. Плохо пержались за свои постройки да за землю, что

Пауков с ними справился.

 Плохо пержались... Хлеба негле стало купить, как же тут пальше жить было?

 Как ни пержались, а пержались. Пока не скопнули с корня. Ты, девк, вот про войну помянула. Да, было горюшко. Только мы на свои селища возвернулись, мужики, кто живой остался, попришли, строиться стали. А тут... Сюда уже, вилно, никто не возвернется,

 Магазин закрыли. — отозвалась Санечка Крылатка. — мы прожили зиму без хлеба, да и стали помаленьку переезжать в Крисаново-Пятницу, в квартиры, пропади

они пропалом.

Разорил, льявол, леревню, А нашто разорил?

- А так, чтобы начальству уголить. Тогда ж все укрупняли. Лумали, что так коровы больше молока станут павать. А они, бедные, теперь вон болеют, в больших-то гуртах. На скотных полы каменные, стены каменные, Хололно. Зимой-то постой там, померзни. Ворота как следует не закрываются. У коровушек мастит. Ох, господи!

 А все почему? На потому все это безобразие ледается, что ничего ему. Ивану нашему Николаевичу, не напо. Он себе теплый пом построил Небось в квартире не

захотел жить.

 Булет он тебе в квартире жить. В квартиру так не притошшишь, как в особняк, А так ему Грек каждую ночь и возит что-то, и возит и таскает. Так-то вот он директорствует, грязные его глаза. А я пошла мешок пшеницы выписать, так он меня так-то из кабинета выпроводил, да таким словом обозвал, что я больше и разговаривать с ним, чертом поганым, не желаю.

А сюла небось не отказалась поехать?

- Не отказалась! Сепо ж не ему есть, а коровам. Вот и не отказалась.
- Ну, сейчас директору нашему все косточки переберем-перемоем. Икается, должно быть, сегодня нашему Ивану Николаевичу.

Ой, бабы, да чтой-то вы так-то? Разве ж можно?

- Ладно, Хоть так на него набрешемся. В глаза-то попробуй — сразу премии лишит,

— Бабы, а знает кто, откуда он хоть на нашу голову свалился? Пауков-то? Из каких краев приехал?

- Известно из каких, райком привел. Забыли, что ли?

Собрание было...

— Собрание!... Из Калуги он, вот откуда! Брат мне говорил, что он там аптекарем, что ли, раньше работал. А потом вот к нам прислали.

На исправление, что ли?

А кто ж его маму знает.

Бабы, нашли о ком на ночь-то.

- И правда, и правда.

Но говорить о чем-то надо было, раз завязалась ниточка, и вот пошло опять о брошенных хуторских домах.

- Куда ж он уехал, Федот-то Агафонов?

В Спас-Деменск. Устроился там на работу.
 Это ж он. бабы, печки все клал холил?

Он. Он и печник, и плотник, и колодезник, Видишь,

нак ладно тут все поделал. Полочки везде, дверочки...

— Каково ему теперь. в гороле-то? В каменных степах?

 И не говори, и не говори. Я летось к сестре в Калугу ездила, так за неделю в этих панелях так нажилась, что не помню, как и домой приволоклась. И голова там у менд болит, и в сон все клопит, и аппетиту нет.

 А так-то все. Да. Где пуп зарыт, там и век вековать нало. Родная землина одна, нечего ее по свету искать.

Так-то ж все...

Люди говорили и говорили. Говорили тихо. Как будто и устали, и снать бы пора, завтра день долгий, а все не смыкали глаз.

 Не одному Хутору такая судьба. Вон и Ковалевки уж нет, и Кожелуповка сселилась, и Ореховка, и Черенка, и Урядникова не стало, и Яглинки. Где они теперь,

ковалевцы да яглинцы?

Некоторое время слышно было, как за окном ветер шумит, гнет траву, и подиявшаяся к наличникам крапива скребется в стекло, будго кошка-полуночница. Даже жутковато стало от этих звуков. Вера представила, что она одна здесь, в чуком, старом, покинутом навсегая доме...

— А раньше веселее в деревнях жилось, — сказала друг бабка Федосъв Громова. Видно, ей все же хотелюсь поворотить разговор в свою сторону, да и молодым угодить — просили ж про то, что было, рассказать. — И работали раньше, и гульня куда веселее имнешней была. И водки не пили столько. А теперь вои с утра главыя

нальют... Никакие законы сухие не помогают. И молодые — туда же. Тьфу, врагова сила! Нет, девки, не так-то мы в молодости жили.

 Правда, правда, баба Федосья, — поддакнул старой кто-то из молодых. — Нынче и песен не поют. А в деревнях всегда песни пели. Что ж это за деревня без песен? А нынче. если запел, значит, не иначе как пьяный.

- Раньше ж как считали, чья свадьба веселее и богаче: дре хор был больше, да несни дольше. Бывало, и просватанье, и девишинк, и отсъеда к венцу, и ветречу от венца, и величания всем, — все, милые мон, обытрывали. Без песни ни шату. А там еще тысяцкий да сваха со своими прибаутками. О, и не говорите, куда как веселее было! А теперь как? Лишь бы водка рекой лилась. Вот и пошлы все песни пьяные.
  - Какой народ, такие и песни.
- Народ-то хороший, сказала та, которая заговорила о свадьбах. Чего наговаривать? Стратился малость, так это покуражится и опять, глядишь, опамятуется. Вот, бывало, как пачнут жениха величать:

## Как на Васеньке на Петровиче Кудри русые завиваются...

- Кто это теперь помнит? возразили ей, вздохнув.
   Э, девк, не говори так. Народ сложил, народ и помнит.
  - Дак перезабыли ж все!
- Тридцать лет, как видел коровий след, а молоком все отрыгается.
- И то правда, и то истина. А вот послушайте, что брат мне весной рассказывал. Товарищ его, тоже на заводе в Калуге работает, ездил на сев в колхоз, шефом. Обратно возвращался, приподпился, автобусы не холят, пошел пешком, до дома-то недалече было. На душе радостно, что отработал-таки в колхозе, что к жене, домой, что пенькати ползавобота.
  - Дуже они тут, заводские эти, убиваются.
  - Да погоди ты, не перебивай. И взял он это и запел.
- А тут, откуда ни возьмись, милиция.
- Неужто забрали? вздрогнул в углу на крайних нарах чей-то сонный голос, дотоле не участвовавший в разговоре, так раззадорившем всех, ночевавших в этом поме.

 Забрали. За милую душу. А ты как думала? Там, в гороле, чикаться не булут.

— Так ведь безвинного?

Забрали. И разбираться не стали. В отрезвительный дом отвезли.

— Строго. Ой, строго. Слыхали, в «Большевике» предселателя ихнего с должности сняли?

— Так «Большевик» же по всем показателям впереди
нашего «Рассвета» идет! Вилать, хороший председатель

был.

— Говорят, тракторист тот, по ком поминки они справляли, товарищ его был, председателя-то. В школе вместе учились, в армии вместе служили.

Там, видать, не в пьянке лело. Не угодил началь-

ству, вот и перекобырнули.

— Хмурый народ стал, несердечный какой-то. Вот потому и живем так — безпалостно

— Сытые, вот и хмурые.

 Сытые, вот и хмурые.
 Что сытые, это хорошо. Вам-то, видать, лебеду с мякиной замещивать не пришлось, ваща семья побогаче, повольнее пругих жила.

Работали с утра до ночи, вот и вся наша вольность.

А то мы не работали.

Все работали. Да по-разному.

 Бабы, будет вам. А то еще и побрешетесь. Вы еще вспомните, кого да как раскулачивали. Тет Федос, рас-

скажи-ка лучше, как вы в старину гуляли.

— Как мы гуллал, теперешили молодежь гуллть не будет. Опи вон, правда что, ни песен, ни приневов поют. Новые не складъвают, а старые перезабъли. На всем готовом привънсии. Опи думают, раз покупное, так оно и лучие. Теперь вон даже несин покупные полил. Что купили, то и случиают. Гордсоги в людях не стало. Нет, кеперавильно имиче в реревие живут. Если б сойский хлебущек сакали в нечь, так небось в крисановский магазин по снегу не поперлись бы. Нет, что вы мие ни говорите, а изыгче деревни живет неправильно. Только и думаете, оквинные ваши души, как бы рублевку лиш- имо из государственной казыв потлитуть.

 Так мы работаем за ту рублевку. Вот как горбины гнем! Кое-кому и не снылась такан работа. И казна государственная законно нам деньги выдает. Лишнего не ласт. Па и мы сами не тоебуем незаработанного.

Да, денег нынче много надо, — снова заговорила та,

которая рассказывала историю, приключивнуюся с товарищем ее брата Николая. — Мне вон на диях деяка письмо из Калуги прислала: мамуль, пишет, купила штаны, как их, тьфу, черта в студе, бананы, вот... Штаны эти заграничные, а заграничное, извести, все дорго. Что ж, пошла, с кинжки сияла двести рублей как одну копеечку. Выслала теаграфом, заразе малахольной.

— У, врагова сила! — вздохнула, терпеливо дослушав рассказ соседки по нарам, бабка Федосья Громова. — Это ж что, выходит, все две тысячи за одни штаны?

Каких две тысячи?

По-старому если, так две тысячи и есть.

- А, по-старому! По-старому давно уж не живем.

 То-то, что не живете. Позабыли старые заветы. Все позабыли. И имена свои скоро порастериете, и отчества перезабудете.

- Позавчера и послала. А теперь и не знаю, получила

ли. Деньги-то немалые.

— Видно, получила уже. Чего ж, раз телеграфом. Это теперь скоро делается. Не скоро заработаешь такие деньги, а тратить... Шлык, во — и нету!

И что за штаны такие дорогие? Заграничные, Вера,

ты не знаешь? Ты у нас тоже модная. А?

 Обыкновенные, — ответила Вера; она была рада, что ее окликнули, что теперь можно поговорить, посмеяться вместе со всеми и пе думать ни о чем. — На «моллиях». Как джинсы, материал такой же, только книзу заукены. Очень модные.

— Это ж какие, как у киномеханика нашего? — Ла

— да.

— Тьфу! Срамота! Это ж что она, зараза малахольная, в линючих штанах по городу ходить будет? Ой, мамушка моя волная!

— А ты думала, — поддела соседку бабка Федосья Громова, качнув своим профилем, будто отпечатанным на бледных занавесках, — что твоя Любка теперича нарядная, как княгиня стипетская бупет?

Все рассменлись. Но старуха не поддержала мир.

— А ты ей поболе посылай, — сердито сказала ода, дождавшись, когда смех поутих немного; похоже, ей действительно было жаль денег, потратенных на такую пустую, по ее мнению, покупку, денег, пусть и чужих, по ведь заработанных, уж она-то знала, каким нелегким трудом. — Вот они и приучаются смальству не считать материну-то копейку. Мы тут хрип гнем на сенах да на посевных, пыль глотаем, такие измывательства от директора терпим, а они все наше наработанное на заграничные штаны и спускают.

 Ой, баба Федосія, будет тебе жаловаться. Ты и Паукова не больно-то боншьея, и сынам своим тоже, поди,

шлешь.

Сыны мои сами хорошо зарабатывают.

Ну так внукам?

 Шлю! Шлю, врагова сила! И я шлю. Такая же дура, как и вы. Истинно ж сказано: что в людях ведется,

то и нас не минует.

- Рассовали своих сынов за городских свиристелок, сказала Санечка Крылатка, опять нарушая согласия, установившеся было среди говоривших. Кормите теперь, не гундите. То-то б сейчас народу было в совхозе! Глядишь, и Хутор бы не разорился. И сами бы хуторцы свои сена косили да метали.
- Это ж ты, Сань, у нас такая герония. Все в городах свих поприткирли, а ты из города мужика притащила. Все из дому, а ты домой. Надо Паукову ходатайство написать, чтобы, вначит, к премии представил. По всем швам достойна.

 Бабка Федосья, так ты и не рассказала, как вы раньще гуляли.

 Гуляли. Был конь, было и поезжено. По дворам не сипели.

— Так расскажи, баб Фелос.

— Так расскажи, оао Федос.
— Мы гулали — по чужим деревням не хлыдали. Тогда девке в чужую деревню пойти — все равно что кенних ра сааты поехать. Женних все к нам плл. У нас в Крисанове-Пятнице девок много было. Ой, много! А ребят еще больше. Это уже потом — война за войной, война за войной. Всех женихов да мужников молодых повыкоснпо. Тогда, девки, гармонист в каждом доме был. На гульбище-то не только парни да мы, девки, ходили, а и мужники молодые, и бабы-молодик. И тармонист гармонисту роавн: у одного гармонь голосисто-заливиста, а у другого рубаха хороша! А что до девок, то наши крисановские девки на всю округу славились. Самолучине невесты были, И певуньи, и рукодельные, и работици, и так хороши.

 И правда, тет, и правда, — поддакнули бабке Федосье Громовой сразу несколько голосов. — Как же, девк, ие правда? Все истинная правда. Гладкие да здоровые, верткие, не ленивые. Везде хороил и на лугу, и на перине. Даром, что ли, ребята наши крисановские кольями бились за нас с борковскими да александровскими жениками.

Неужто и правда дрались так жестоко?

— Ты, девка, будго только ныиче на свет народилась. А сейчас они что, не дерутся? Только раньше — из-за невест, а теперь от дурости. Нехристи, врагова сила. — Бабка Федосья Громова высморкалась и принялась рассказывать дальше; теперь, похоже, сои и ее не одолевал больше. — Женихи-то наши крисановские что делали: деревию опахивали, чтобы невест на сторону, в чужие, стало быть, перевии, не човали.

Это как же опахивали, баба Федосья?

 Ах, господи, вам все в диковинку. Дожили. А опахивали, милые вы мои, так. Берут плуг конный, а либо соху, та полегче, и вот от околицы округ деревни ведут борозду. Ведут, ведут да приговаривают.

Какие ж слова приговаривали, баба Федосья?

Спрашивали все молодые, видно, понравилась им старухина сказка. Бабы тоже лежали молча, и им хотелось послушать про молодость матерей и отцов своих. И Вера

тоже слушала. Сон совсем отступил.

— Какие, девоньки, слова? Дай-то, бог, память. Ой, ты, урбеж-бороздушка, ты тянися-лети по лугам, по полям, по топким болотам. Ты замкин, борозда, нашу Пятницу. Замкии накрепко, замкии наглухо. От чужого глаза, от чужой руки. Та повейся да повейся ветром во поле, облети-лети луга перепелкою, а в болотах прополяз ужом... И другее что-то пригонаривали, да разве ж упомниць все? Кто на что горазд был, тот то и плел. Молчать нельзя было, заговор не подействует. Паши и приговаривай, во всю бороздушку, от околицы до околицы за

— Что ж они, на коне, что ли, борозду ту пахали? - Эко тебе, на коне! — Бабка Федосъя Громова засмеялась хриплым смехом. — На коне, милыи, нельзя, заговор не подействует. То-то и оно-то, что сами впригались. Сами, соколы всные. Тогда ведь народ крепкий был, ве чета нопешнему. Вон войну какую выдюжиль;

— И что же, неужто действовало?

 А как же не действовало! Действовало. Вон сколь вас нарожали крисановским мужикам! Как же не действовало. А как было: отгонят наши драчуны борковских да влександровских за речку, мосток разберут, сторожей оставят, а сами разделятся на две ватаги и — один на гульбище, к нам, а другие — за плутом. Мы гуляем, несни ноем, плящем под тармоню, а они тем часом, врагова сила, опахнавают нашу волюшку.

— Что ж, вы и не знали, что они опахивают?

 Не знали, девонька, и не ведали, милая. А потомтаки дознались. Дознались мы это, эло нас взяло, из чужих-то деревень тоже ребята хорошие приходили, ага, и давай тые борозду запахивать.

Как же ее запашешь, баба Федосья?

— А вот послушайте, мильи. Выследим мы это, вначит, пахарей паших, подождем и следом боропу тащим. Лимки приделаем, впримемси вдвоем-втроем, кто посправнее да у кого интерес большой есть, и волокем, потом обливаемся, И, верите, в поле так работали.

- И что ж, баба Федосья ночью все это было?

— А то когда ж? Ночью, милая. Днем-то тятька в другую борону впрягал.

Ох, и страшно ж, видать, было?

— А, ка ке, и страшно. И боле всего страшно, что Ну-ка по болотам да по подгоречью. Как же не страшно. Страшно. А они еще, женихи-то напи, глы-ыбок-кую, раркова спла, борозур, бывало, ломи? Раз так прем свою борону, а поперени в кустах что-то мякнуло, вроде как вадохнул кто, так мы, дуры толстоилътые, пи слова не сказавши, покидали лямки, подолы подхватили — и пошли кивать ягодицами. Ох. уме жи бегии, уже жи потрисли своими мялками! Возле дороги только и образумялись. Юбки могрупниция, хороши, и говорить нечего.

Чегой-то ты, спрашнаю Лупу Ковалиху, покойницу, нарство ей пебесное, не лихом будь поминута, ага, спрашиваю ее это. Мол, что ты, Лупі, врагова сила, ошалела так, как все рававо овечка благая по болоту шастнула? А она мне тем же медом по губам: а ты, говорит, как благаи овечка летела. Луша, та передом бегла, так стекку нам и торила, только хриск стоял. А Фекла, вон, Савечкина тетка, Тетериха, та как захохочет, как задавится, ухватила так-то нас да и повалила. Луша вережкит под ей, не скоро, видиць, образумилась, боле кеск напужавась. Вот уже ж и хохотали мы, вот уже ж каталисы Поднялись, что делать, надо ворочаться, оброну мскать. Пошли. А все одно страшию. Дру пружку

так-то вперед толкаем. Говорим шепотом. Идем. А навстречь — так-то по стежечке ребяты наши. Галин вои дед, Фрол, да еще двое, не то трое. Фрол, тот, видать, у них за атамана. Ох, и боевой же Фролка парень был! Ох, и блаевъ же! Галющ, ты не спиты, детка? — спросыла вдруг, прервав рассказ на самом интересном месте, бабка Федосья Громова, так что кто-то, настроившись на более-мене однообразный хрипловатый рокоток старухиного голоса и еще, видать, придремав немного, даже ойкнул кепутанно.

Не силю, баба Фелосья.
 отозвалась девушка.

Слушаю.

— Слушай, слушай, девонька, слушай, милая. У бабки Федосы сказки хорошие, не придуманные. А луна така ясная над деревней, хоть гладью вышивай. Если 6 такая-то луна ныпче, то и косить бы можно. Посмотрели они на нас и говорит: той-то вы, девки, как все равно снош на вас и говорит: той-то вы, девки, как все равно сношь вязали? Так на смех нас и подняли. Тогда Фекла вперед выступила — востра на лязык-то была, ох, востра! — и говорит им: мы-то что, а вот вы, ребяты, а в особенности вот ты, Фродушка, как все равно с пахоты. Переглянулись наши женики, потоптались, как гусаки, на стежке и попли себе молучико.

- И что же, баба Федосья, так и не узнали они, что

вы борозду бороной заравнивали?

— Как же пе узнали! Тоже не лыком шиты. В другойто раз мы новый наряд с боропой спровадили. Так они, окаянная сила, нодкараулили их возле Скворцова леса, выскочнял, выпутали и ну по кустам гонить! Кого поймали, кого что. То-то разговору потхо было! А борошу нашу опи, врагова сила, на дуб заперли. Вот вам, дескать, чтоб нашу борозду не трогали. Так она там и догнила, на дубе. Рапыше бороны деревянные были, только клецы железине.

И долго еще рассказывала бабка Федосья Громова, а они все слушали и слушали, пока сон не сморил их.

Утром первыми проснулись мужики. Гришка Менек, на ходу продирая глаза и ойкая от знобкой росы, босиком, во одних джинсах, подошел к раките и ударил шикорнем по подвешенному на куске проволоки черному, источенному ржавчиной лемеху. Лемех был треснуг и отзывался и удиных, коротким выбрирующим звоном.

После завтрака, который быстро приготовила на газовых плитах бабка Федосья Громова, всем миром вышли

на луг.

Запустили косилки. До обеда напластали травы на спольких гентарах. Солице подпялось до полуденной черты и остановалось, как привязанное. Ряды скошенной травы взялись коркой, по ее тут же разламывали, рабонвали граблями, и тогда сеном пахло так, что у людей першило в горле. Там, где не проходили трактора, траву выкашивали вручную п выносили на чистое, где солнце было жарче и вольнее.

Вера работала вместе со всеми. Расстановку сделали еще накануне, а утром все разошлись по своим местам, так что трогать людей было незачем, каждый и так знал,

что ему нужно ледать.

Часам к шести сено под граблями зашумело. Начали подбивать в валки, чтобы не пересушить.

На другой день к полудню начали складывать первую скирду. Разложили, размахали — сена-то много — та-

кую, что и до вечера не закончили.

Бабка Федосья Громова едва дождалась к столу скирдоправов, налила им вермищелевого супа, заправленного тушеной говядниой, но те за еду взялись не сразу. Легли на траву под навесом и молча курили, поглядывая время от времени на недовершенную скирду. Стояла та на холме за болотом, как дом.

Ладно, ребяты, не переживайте, завтра довершите.
 А дождя, даст бог, не случится в ночь. Вон роса какая

взошла.

 Довершим, баба Федосья, — сказал кто-то из мужиков, нехотя поднимаюь с остывшей земли: полежал бы еще, покурил, спину расправил, да супу надо похлебать, а то завтра тоже денек будет веселый.

Остальные молча сели за стол, сколоченный из горбыля тут же под навесом, и так же молча и не спеша принялись за еду. Ели медленно, будто бы даже нехотя, даже ложки не гремели. Устали. К такой работе за день

не привыкнешь, за одну упряжку не втянешься.
Машина из Крисанова-Пятницы на Хутор пришла только на четвертые сутки. Привезли продукты, кое-какие

запчасти для косилок и письма для Веры.

Писем было два, от Николая, она сразу узнала его руку. Только штемпеля на них стояли почему-то не треугольные, как всегда, а обычные, круглые, какие ставят в лю-

бом почтовом отделении. Шофер, Мишка Хуланенков, высокий рыжеватый парень, вынул их из нагрудного кармана, протянул Вере и сказал:

 Если хочещь, пиши сразу ответ. Я подожду. Другая оказия когда еще будет. — И посмотред ей прямо в глаза.

 Правда? Подождешь? Я быстро. Я сейчас, — сказала она и подумала: чего это он в глаза засматривает?

 Да ты не спеши, — остановил ее Хуланенок. — Пока мы с Мендесом ищики разгрузим, пока то да се... Тут вот одних только харчей, считай, полкузова. И неужели вы столько съедите? Так что не спеши.

Модест Изотович тем временем разыскал на лугу Caнечку, а Хуланенок стал звать его помочь разгрузить

ящики.

Йрочитав писыма Николая и перечитав их еще раз и еще, Вера решилы ответ все же не писать. Ну что она ему напишет — наспех? Как-нибудь в другой раз напипиу, подъмала. Вот будет время, закончим страду, н папишу, как мы тут косим да стотуем. Вместо письма она набросала в блокноте сводку; столько-то скошено, поставлено столько-то скирд, столько-то примерно тони будет, то-то и то-то вышло из строи, для ремонта пужно то-то и то-то, больных нет. Вырвала листок и подала его Минике, сказала, что это сводка и что ее по приезде в Крисаново-Пятиниц и чужно передать директора.

 — А письмо? — не глядя на нее, спросил Хуланенок и подергал рычаг коробки скоростей.

- Потом напишу.

- Что, с мыслями не собралась? с усмешкой спросил Мишка.
- сил мишка. — Не собралась. Тебе-то что? Поезжай. Когда теперь поислешь?

Когда пришлют.

- Запчасти бы поскорее надо. Я там все написала, что надо.
- Да ладно, привезу, сказал Мишка, нахмурвапись, и Вера заметила, что не больно-то он торопится уезкать. А ведь вначале поторапливал и Мореста Изотовича, и мужиков, чтобы поскорее разгружали, сам потом обливался, а теперь...

Она еще раз напомнила ему про сводку. Хуланенок ничего не ответил, Он повернул ключ зажигания, Мотор не заводился. Тогда он выругался и вылез из машины. Откинул капот. И, перегнувшись через радватор, спросил вдруг:

Вера, а Донец где служит?

— Под Крутогорском, — ответила она, и в груди у нее нехорошо вздрогнуло и потянуло, больно и мучительно. — А что? Почему ты о нем спрашиваещь, Миш?

Так, Спросил, и все, Что тут такого?

— А ну-ка, посмотри мие в глаза. — Она с силой потинула его за полу пиджака.

 Да подожди ты. Подожди, — сказал он незло, виновато улыбаясь, и отнял ее руку.

Ты что-то о нем знаешь? О Коле? Ты знаешь что-то

о Коле? — Я же сказал, подожди. На письмах какой адрес

пишешь? — спросил Мишка. — Крутогорский край, воинская часть номер... Да ты

же видел обратный адрес.
— Вилел, Потому и спращиваю.

Хуланенок вытер ветошью руки, прибрал в металлический чемоданчик ключи и запасные свечи, завернутые в тряпочку, захлопнул капот и сел на подножку.

— Я вчера в Городке был...

У Веры перехватило горло: знает, он что-то знает о Ни-

— Кассиршу за зарплатой в банк возил. Зарплата вчера была. Ну, пока она там все оформляла и получаль, я в столовку заглянул. Соку стаканчик, это самое... Гляжу, солдат зашел, Узнал я его, из Милеева парень. Когдато в училище вместе учились. Увидел меня, подсел. Что, говорю, только демобилизовался? Да, говорит, неделю, как из Афгана. На Саланге, оказывается, баранку крутил. Это у них там дорога через Гиндукуш в сторону нашей границы. Несколько раз под обстрелы попадал, один раз на мину напоросся.

Зачем ты мне все это рассказываешь, Миша? — перебила его она.

А затем, что там он твоего Лонца видел.

- Как, видел?

Так — видел. Как вот ты меня.

— Где?

 На Саланге. На перевале. Я ж говорю, дорога там из Союза через Гиндукуш. Милеевский этот в автобате служил, возил из Союза грузы.

- Какие грузы? Ты что, Хуланенков? Ты сообража-

ешь, что говоринь? Николай служит в Крутогорском крае. Вот его адрес! — Она выхватила из кармана письмо. — Зачем ты меня обманываешь тав? Так же нельзя!

Ты что?

— Я тоби не обманмваю. За что купил, аа то и продаю, Я сам вначале не поверил. Лаппиу, думаю, на упи вешает мне милеенский, да и сам, может, не дальше Саратова служил. А потом он про тебя начал рассказывать. Видно, Донец ему говорил что-то. Я ему тоже вот так, как ты сейчас мне: она ж, мол, в Сибирь ему куда-то пишет. Дипа, говорит. Мпогие так делают, чтобы родственников не беспокоить, а письма им потом из воинских частой в Афтан пересілавот. Он, милеевский этот, тоже домой вначале писал, что в Моштолин служит. Такие вот дела. — Он посмотрел туда, где гудели трактора, вздохнул. — Может, зря натрепатале тебе? А?

Она ничего не ответила.

 Ты вот что, не очень... это... волнуйся. Наши там сейчас помаленьку сворачивают дела, пушки, в смысле, зачехляют.

— Что? — не поняла она. — Что ты сейчас сказал?

 Выводят, говорю, наши войска из Афганистана постепенно. Вот недавно сообщали, что возвратились домой несколько полков. Танкисты и зенитчики. Может, скоро всех выведут. Донец-то кто. песантник?

Она кивнула.

 Ничего, ты, главное, не вещай носа. Скоро, раз начали, и их выводить начнут. Вот удивишь.

— Ты так думаешь?

- А чего тут думать? Все идет к тому. В газетах иншут, по радио говорит, по телевизору показывают, что дела там налаживаются.
- Ой, да хватит тебе! Как же так? Ну как же так?
   Оп же на севере служил. Писал даже, какие там, под Крутогорском, места красивые.
- Служил, может, и на севере, а теперь там, в Афганс. Служба дело такое: сегодия здесь, и смт, и спипшь на белых простынях, и нос, как говорится, в табаке, а заятра черт знает где, и спишь вприглядку, и сухнаек в вещменте на двое суток, и курить нельзя не разрешают. Тем более в десантных войсках. Видел я раз на учениях, как они действуют в наступлении у-у, спла! Да ты, честное слово, не переживай так. Не один твой Донец там.

Глядишь, еще и героем вернется. А что? Он у тебя тихий, тихий, а плечи широкие!

- Ты можешь полождать минут двадцать?

Подожду. Давай собирайся.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Дорога от Хутора до Крисанова-Пятницы была гиблая, убогая, разбитая, а теперь, когда Хутор забросиль, и того не стало: заросло все частым молодым осинииком да березняком. Местами, в лощинах и назнитах, колеи расилылись в жирной болотине, лосинвинейся даже после недельной жары черными с перавмутровым отливом прохудинами среди общирного кочкарпика, обросшего густой ярко-зеленой травой. Гиблые те места при иужде кое-кат татили, благо, березник вокруг рос вольный. Трактора проходили туда, потом пробивались обратио, иу и ладно, иу и до следующего раза. Сено же вывозили зимой, на дизелях, по льду да по снегу. Так что о дороге не пеклись особению.

Вначале ехали лесом, потом миновали лощину, березы замелькали реже. Стекла в низине зашвыряло жидкой грязью, щетки «дворников» не справлялись, когда снова

въехали в лес и дорога пошла поспокойнее.

Долго ехани молча. Ветви деревыев хлестали но капоту и крыльям нашины, щелкали но стеклам и, роняя листву, с упругим гулом уносились назад. Пахло нагретым мегаллом, смазкой. Вера держалась вначаль одной руков к вокуда их начало мотать в душной кабине так, что головами они доставали общивки, нащупала на двери другую ручку и крепко ухватилась за неся

 Полдороги позади, — вздохнул Мишка, утирая со лба грязный пот.

Вера посмотрела внеред: там показалось чистое, лес кончался.

— Знаешь, как место называется? — спросыл Мишка. — Черенка. Деревня раньше была. Мать мог отсюда родом. Говорит, чтобы хорошить сюда привезли. Кладбище еще цело, во-он там, видишь, в березнике на сорке. Кресты видны. Там и дед мой, и бабка, все деды и прадеды. Годовой курган. Когда сюда, к вам на Хутор, ехал, заходил. Листья разгреб, крест поправил. Новый крест надо рубить. Мать просит.

Пошел песок, и машину уже не подбрасывало, не тре-

пало их в кабине, как там, в лесу.

 — А зря я тебе, Вер, про Йонца твоего трекнул, снова заговорил Хуланенок. — Теперь я точно знаю, что зря. Вон ты похудела даже.

Ты лучше на дорогу смотри, — упрекнула его Вера.

— Да тут-то дорога нормальная, — ответил Мишка. — Дорога, сама видишь, хоть боком катись. А вот про Николая я тебе зря... Скоро переезд. Вот там дорожка да-а — фоонтовая. Не застоять бы.

И снова, гремя бортами и густо шыля, машина вырнула в вядую тень нагретого за долгий день леса, снова в лобовое стекло хлестанули зеленые, распаренные на жаре, как банные веники на каменке, ветви придорожных деревые, снова Вера ухватилась за металические ручки.

Ты только назад меня потом... Ладно, Миш? Чтобы сегодня же в бригату. Чтобы вовремя...

годня же в оригаду. Чтооы вовремя...

— Надо вначале проскочить туда. Они подъехали к переезду через Вертун. Когда-то, когда жив был Хутор, здесь стоял мост. Потом настил его прогнил, обванился, бревна занесло песком и илом, и только черные сван, дубовые, стипутые коваными обручами, торчали тем порядком, который когда-то давным-давно определили им хуторские и черенские строители, никак не предполагавшие, что их на совесть сработанная и на долгие годы рассчитанная постройка придет в такой унылый вид.

Объезд был рядом. Две запесенные илом колеи темнели на дне.

Вот тут-то, на переезде, и застряли они, возвращаясь из Крисанова-Иятинцы на Хутор после того, как Вера около часа просидела возвае телефонного аппарата, по так и не смогла дозволиться до Милеева — где-то возле Городка была порвана линия связи... Мишка Хуланенок взял немного правее глубоко прорезанной колен, и колесо, педшее по целику почти на опцупь, неожиданно стало проваливаться, машина вздрогнула, накренилась на правый бок, будто свялилась с настила. Мишка переключил скорость, равнул было машину назад, по было уже поздно, она осела так сильно, что лопасти вентилятора стали цеплять воду. Мотор заглох.

Все, приехали, — сказал Хуланенок и, сняв ботип-

ки, засучив штанины, спрыгнул в волу.

 Ну? Что там? — спросила Вера, все еще надеясь. что это всего лишь минутная, ну в крайнем случае получасовая задержка, что Мишка сейчас решит, как быть дальше, что-нибудь придумает, заведет заглохший мотор, побуксует немного, и они поелут.

Лень таял, солние уже пеплялось за верхушки берез

и расстилало по луговине длинные косые тени.

 Что, застряди? А. Миш? — не дождавшись ответа. снова спросила Вера и валохиула беспокойно: а вель обещада Ивану Прокоповичу вернуться до наступления вечера.

 Дело дохдое. — ответил Худаненок откуда-то снизу. из-пол накренившегося набок борта — На мосты сели.

— Это серьезно?

 Вполне. Нало ж. хотел по бровке проскочить. а тут — прорва.

 А может, еще побуксовать? — осторожно спросила она. Попробуем. — согласился Мишка. — Все равно дру-

гого выхола нет. Только вряд ли выберемся.

Худаненок полнял силенье и выташил оттула обмотанный ветошью топор.

 Вера, ты это... — Он махнул топором за переезл. — Иди. К вечеру как раз до Хутора дойдешь.

Неужели так безнадежно засели?

Похоже, что основательно.

— А как же ты?

 Побуксую еще. Может... Веток пойду нарублю, под колеса положу. Напо же! Или по ловоге, никула не сворачивай. Вылезу — догоню. Или одна боишься?

Давай помогу. Вель все из-за меня.

Она наклонилась и подхватила один из березовых кольев, которые в охапке тапил к машине Хуланенок. Тот

ничего не сказал, только посмотрел вслед.

Они нарубили, натаскали кольев, веток, подсунули все это под задние колеса. Но выбраться из ручья так и не смогли. Вначале машина вроде бы подалась немного вперед, правый бок стал подниматься, но потом вдруг осел еще ниже, и, когда лопасти вентилятора снова начали бить по воде, Мишка заглушил мотор и выругался. Вот тогда-то Вера окончательно поняла, что он не придумает уже ничего, что машину так просто из этой трясины не вырвешь и что вернуться на Хутор до окончания работ она уже не успест. Вода стала затекать в кабину, откудато выплыли и закрутились под ногами ржавые окурки, грязные куски поролона, сенная труха.

Мишка открыл дверцу кабины, нащупал босой ногой залитую мутной водой подножку, встал на нее, прислу-

шался.

 Невезуха полнейшая. За трактором надо идти. Сами теперь уже точно не выберемся.

Подпился встер, нагнул верхупики берез и погнал по воде забкую рябь. Но вкоре утих, словно вадокнул, окицул ваглядом свои владения и замер, и все потонуло 
в вязкой леспой типине. Только вода появливала под 
ногами да птицы возились в вствях деревьев, будто дня 
им было мало.

Все из-за меня, — снова сказала Вера.

 Да ладно тебе. Ты за меня не переживай. Не в таких передрягах бывали.

— Ну как же...

позвать некого.

Да и вообще — не переживай.

Солнце вот-вот зайдет.

Да, на Хуторе, видать, уже закончили. Ужинают.
 Без начальства пораньше.
 У нас в бригале на начальство не оглялываются.

— У нас в бригаде на начальство не оглядываются. Работают и работают. Да и Иван Прокопович, если к тому дело пойдет, не позволит.

— Это что у вас, как при коммунизме, — работают и работают?

У нас, как у нас. По совести работают.

— Вот я и говорю, что как при коммунизме. Хотя совесть разная бывает.
— Разная. — согласилась Вера и спросила: — А по

Крисанова-Пятницы сколько отсюда?
— Столько же, сколько и до Хутора, Полнути, Знаещь,

Столько же, сколько и до Аутора.
 как место это называется? Половитное.

— Половитное? Тоже, что ли, деревия когда-то была? — Нет, деревин не было. Просто зовут так — Половитное. — Мишка сел за руль, вытащих ялоч зажичания, сунул его в карман. — А может, когда-то и была. Когда меня еще и на свете не было. Раныше деревень тут мпос было. Много народу вокруг жило. А теперь на помощь было. Много народу вокруг жило. А теперь на помощь

 Выморочная земля, — сказала Вера, глядя через стекло на пологий склон, на сростки берез, вольно белевшие там и тут, на ровную отвесную стену леса поодаль. Она вспомнила ночной разговор в агафоновском доме, таком прочном и таком сиром теперь.

Что ты сказала? — спросил Мишка.

— Земля, говорю, без наследника осталась. Сиротой. — Почему без наследника? — вяло возразил Хуланен-

ков, видимо, он и сам верил в то, что говорила Вера.

А потому, что вот раньше здесь люди жили, хозяйствовали, а теперь не живут. Потому что сиротство — это не только когда родителей надежных нет, но и когла — летей.

А, да, ты права. Никто не поможет.
 Мишка ударии кулаком по баранке и, увидев в руках у Веры радиоприемник, спросил:
 Средневолновый? Включи, музыку послушаем. Подумаем, что дальше делать.

На, включай сам. У меня нет настроения.

Она протинула ему маленький радиоприемник. Мишка тороплино вытер о рубашку руки и долго с интересом рассматривал его. Потом покрутил колесико: целкнуло, защищело, и за облаком помех послышались знакомые позавищело, и за облаком помех послышались знакомые позавищело.

Передавали сводку погоды. Они молча прослушали ее.

— Как ты думаешь, — спросила погодя Вера, — почему нарушилась связь?

— Кто ее знает? Может, траншею где копали и кабель

перервали.
Мишка настроил радиоприемник и положил его Вере на колени.

«Как сообщило сегодня агентство Бахтар...» — послышался голос диктора.

— Тихо, из Афгана передают. Во, слышишь? — Мишка схватил Веру за локоть.

Вера замерла, в горле у нее сразу пересохло, защивало, «...в провинции Кандагар отряды самообороны совместно с подразделениями из ограниченного контингента советских войск в Афганистане ликвидировали круппую банду думиманов, долгое время бесчинствовавших...»

 О, господи! Когда же это все кончится! — вздохнула Вера. Слезы подступили так близко, что, казалось, ничто уже не удержит их. Но она все же взяла себя в руки.

«...а также большое количество стрелкового оружия американского и английского производства. Новости культу-

ры. В Париже открыта выставка картин известного рус-

ского советского художника...»

— Вот видишь, — сказал Мишка Хуланенок, — поприжали там наши ребята басмачей. Глядишь, порядок вавелут — и помой.

Слишком долго наводят.

— Что ж ты хотела, у них там революция. А революция скоро не заканчиваются. У нас, в России, как было: революция, потом другая, потом гражданская война на несколько лет, да еще интервенция.

 Ты что, ночевать здесь собираешься? — спросила впруг Вера.

вдруг Вера

— А что? Боишься?

 Не боюсь. Кого мне бояться?
 Вера посмотрела на Мишку так, словно хотела сказать: ну, не тебя же бояться. Но сказала другое:
 За трактором надо идти.

- Успею. До утра времени еще ого-го! Я вот думаю:

припрусь сейчас на Хутор, а ребята усталые...

Пойа собирались, пока решали, что делать дальше, совсем стемиело. Верхушки деревьев, казалось, еще выше подвялись над оцепеневшей землей, ушли в небо, замерли. Итицы, накричавшись и навозившись, слетал в подлесок и тожу супуль. Только филин умал где-то неподалеку.

 Куда же мне ему теперь писать? — сказала Вера, когда они отошли уже с километр от переезда; похоже, вырвалось это у нее случайно — подумала и сказала. И Мишка Хуланенок это, видимо, понял, потому и отве-

тил не сразу.

Куда-куда... Куда писала, туда и пиши. Перешлют.
 Раньше пересылали и теперь перешлют. Значит, у них там эта система отработана.

Мишка Хулапенок шел внереди, она следом. Из лощия дорогу наползка туман. Холодная болотная въвата, будго наморось, оседала на одежду и лица. Приторно и сплыно пахло какими-то цветами. Но вот вышли на открытое, дорога твердела, беледа, и ядесь было тепло, даже душно. Кое-где, в траве, в придорожных кустах, все еще всханильвали, перещебетывались птицы, но уже не так заполошно, как на закате, устранвались на ночлег.

Вера вспомнила разговор с Санечкой Крылаткой и, чувствуя, что вот сейчас, в эту самую минуту, между нею

и Мишкой Худаненком исчезда какая-то преграда, спро-

— Что ж ты Таню обижаещь?

Мишка хмыкнул и остановился. Он остановился так неожиданно, что она налетела на его плечо, туго обтянутое пахнущей потом и бензином рубашкой, и отскочила назал, испуганно охнув. Еще днем она разглядела на нем эту заношенную понельзя одежду и подумала, что за такую рубашку Николай ей бы выговорил.

Но Мишка ничего такого не подумал. Видимо, сильно уязвила она его своим вопросом. Кашлянул в кулак. Спросил:

 Тебе это очень интересно знать? Или так, к слову пришлось? Я тоже женщина, вот и спращиваю. — сказала

Вера, чувствуя, как горячая волна заливает шею и лер-

гающим шумом отлается в висках. Нету любви у нас. — сказал Мишка. Он сказал свои слова не сразу. Он вообще говорить не тороцился. И потом долго модчал. — Ладно, пойдем. Нашли о чем говорить. Вон уж смерклось совсем, не видно ни черта,

Я совсем не умею разбираться в люлях, полумала она

с посалой.

Плоть больше не будила ее полгими бессонными ночами. Вера заметила что что-то в ней такое произошло. и она уже не боялась так, как прежле, как всего несколько ночей назал, сладких и воличющих грез, которые зарождались не в сознании, а гле-то в потемках бунтующего тела.

 А у тебя с Понцом как, с любовью? Или тоже так. по привычке? — неожиланно и ловольно грубовато спро-

сил Хуланенок.

Он снова остановился перел ней, и она, как и в первый раз, отступила от него и испуганно метнулась по сторонам взглялом: если сейчас начнет приставать, что я смогу с ним поледать? Нет, полумада она в сдедующее мгновение, уже успокаивая себя, Мишка не позволит.

 С любовью. — ответила она и почувствовала, что тот ей не поверил, потому что услышала, как он хмыкнул. А потом долго ничего не говорил, шел модча, словно минуту назад его решили провести, а он обо всем догадался, но пока помалкивал.

Значит, любишь своего Донца? — зачем-то переспро-

сил он погодя, и она вдруг поняла, зачем.

 Да, — сказала она, уже зная, как сложится их разговор и чем все кончится.

Любишь... А с корреспонлентом зачем же?

- Что? Что с корреспонлентом?

 Что... — усмехнулся Хуланенок. Ну? Договаривай, раз начал.

- Не кричи. Раскричалась... Разве ничего?

Чего... Ничего... Эх, ты! Бабьи сплетни собираешь.

Знать бы мне, кто ж это обо мне слухи распространяет. Он остановился. Но Вера на этот раз прошла мимо, и ему не оставалось ничего другого, как пойти следом. Всю остальную дорогу по Хутора Хуланенок молчал. А она думала о том, что ее вина уже в том, что дала по-

вол пля сплетен

Вера вспомнила, как однажды перед свадьбой поехала домой, к матери в Курск. Как всегда, купила билет в купейный вагон. Поезд отправлялся ночью. Она оказалась в одном купе с мужчиной лет сорока. Она запомнила его. У него были аккуратно, как на витрине парикмахерской, подстриженные и уложенные густые волосы, отливающие синевой, карие глаза с каким-то нездоровым маслянистым блеском и большие волосатые руки. Особенно почему-то запомнились руки. И еще черные волосы, торчащие из-под белоснежных манжет рубашки. Он перемонно поклонился, улыбка блестела на его полных подрагивающих губах, и представился не то Аркалием, не то Аликом, и сразу принялся ухаживать за нею.

Поезл мягко поплыл влодь перрона, мимо закрытых киосков, привокзальных построек и, поскрипывая и стуча на стыках, стал набирать скорость. Никто к ним в купе больше не сел ни сразу, ни потом. Аркалий, или Алик, постал коньяк, завернутую в фольгу тонко порезанную осетрину, какие-то пругие изысканные яства, чуть ли пе насильно усалил Веру за столик, когла она попыталась отказаться. Тогда Вера попросила проводницу принести чаю и взяла со столика бутерброд с ветчиной. Аркалий. или Алик, долго и навязчиво предлагал ей коньяк, но. виля, что она без особого восторга восприняда все его ухаживания и что дорога обещала быть скучной, пробормотал что-то, Вера не поняла, что именно, поняла только, что не по-русски, выпил подряд две рюмки и улегся спать. Она разобрала постель, погасила свет и тихо, чтобы не разбудить явно обиженного и, к ее удовлетворению, уже захрапевшего соседа, забралась под простыню.

В поездах Вера засыпала крепко и сразу, Так было и в этот раз. Но вскоре опа очиулась от ревкого металлического щелчка. За окном мелькали фонари, видимо, поезд шел мимо какого-то подустанка, и опа при свете ку крядела своего соседа, папувшегосы у двери, и сразу поинла, что тот запер дверь. Она невольно натипула на себя одеяло. Тот, не меняи позы, пристально смотрел на нее. «Ты что, дядя?» — прошентала она, чувствуя, как страх пропикает воннутурь и сковывает всю е. В следующее миновение, она даже не успела шичего сообразить, он натиулся к ней, сорвал одеяло, обхватил за плечи, придавил к матрасу... Ну, все, подумала она тогда, ошеломленная и беспомицю распластанная, сейчае всю наломает, истераает. Закричать? Но кто услышит? Кто пюмет, истераает. Закричать? Но кто услышит? Кто пюмет.

И тогда она решила пойти на хитрость: кое-как поборов страх и отвращение, она высвободила руки, заиустила пальшы в его густые жесткие волосы, погладила затылок, изображая искушенность видавшей виды женщины, и, выждав миновение, зашентвала: «Не специ, дидя, а то все испотиния. Мне надо сходить... Тв полежи

тут, а я сейчас, я скоро...»

Похоже, вначале тот немного растерялся, возможно, что-то почувствовал, какую-нибуль фальшивину в ее голосе, потом придавил еще сильнее, и Вера полумала: нет, не отпустит, нало кричать, биться головой о стенку, кусаться, брыкаться ногами, понытаться вырваться и открыть дверь. Но Аркадий, или Алик, вдруг разжал руки, сунулся еще несколько раз влажными губами в плечо и щею, вздохнул протяжно и сел рядом. Она неторопливо. насколько это было возможно пля нее в ту минуту, опираясь на его плечо, встала. Она понимала, что сейчас все нужно следать так, чтобы он не почувствовал ничего. кроме того, что она согласна, что она сама хочет этого и что через несколько минут она прилет. Когда она встала, ноги держали ее с трудом и сильно дрожали. Он обхватил ее снова. «Я жду с нетерпением, крошка моя. Умница моя. И не сомневайся, я отблагодарю тебя так. как тебе и не снилось. Не пожалеешь. О, какая ты хорошенькая!» Наконец он отпустил ее. Свет в корилоре был приглушен. Нужно, решила она, найти проводницу и все рассказать - пусть принимает меры. Купе проводников оказалось запертым. Она постучала в дверь вначале тихо, потом сильнее. Никто не открывал. Вера подождала еще немного и, оглянувшись, ушла в пругой вагон и просилела там ло утра.

Потом, уже прошло тому полгода, а может, и побольше того, она все же рассказала о своем дорожном приключении Николаю. Тот буквально взбесился. И тогда она решила впредь не говорить мужу ничего такого.

 Ну, вот и пришли, — услышала она за спиной голос Мишки Худаненка: шаги его уже не так торопливо и громко гремели в ночи. — Огней-то вон уже нет. Спят. Хутор спал, утонув в тумане, поднявшемся из болота. Дома проступили из темноты брошенными посреди дороги черными глыбами и казались нежилыми.

Будить ребят неохота. Ну как их будещь будить?

Прокопыч разгундится. Мораль начнет читать.

 А мы и не будем их будить.
 сказала Вера. Ложись спать — там v них нары свободные есть. А завтра утром я пошлю Гришу. Утром и вытащите машину.

— Да нет, так не пойдет. Мне все же домой надо заехать. А утром - в Городок. За шифером. Я ж тебе говорил. У меня уже и путевка выписана. Надо ехать.

Вера подошла к окну, постучала в нижнюю щипку. Шинка запребезжала, и Вере показалось, что она вот-вот вылетит. Она лаже придержала ее пальпами. Никто не шевельнулся там, за непроницаемым окном, как они ни вслушивались, никто не отозвался. Не отозвались и минуту спустя, и после,

 Знаешь что, — сказала Вера. — Заводи Гришкин трактор. Я с тобой поелу. Выташим твою машину, трактор назал я пригоню сама. Я на нем уже езлила.

Вскоре Мишка Хуланенок завел трактор. Вера забралась в кабину, села рядом, и они поехали к переезду. Ночью, в свете фар, дорога казалась однообразной и, наверное, потому более утомительной и долгой, чем днем. Вера держалась за спинку сиденья и напряженно смотрела вперед, на белую дорогу, вьющуюся под черными неподвижными сводами деревьев, на ослепительные хлопья летящей навстречу мошкары. Иногда все пропадало, исчезало куда-то, будто трактор, а с ним и они беззвучно ныряли в черную воду, и Вера вскидывала голову и, чувствуя боль в шейных позвонках, будто за ворот плеснули кипятком, понимала, что засыпает с открытыми глазами. Оказывается, чтобы не уснуть, мало просто найти силы не закрывать глаза. Вот она не закрывает, и сил хватает не закрывать, а зрение само отключается - и трактор, и Мишка, и бедая дорога впереди, и мошкара в свете фар. и она сама ныряют в черную волу. Теплую, липкую,

Вера очнудась оттого, что в кабине больше не швыряло, что расслабленное, вконен обессиленное борьбой со сном тело улобно привалилось к прохладной общивке. а вокруг стало тихо. Вначале Вере показалось, что с нею что-то случилось, уши заложило, что ли? Потом встрепенулась:

Приехали? Уже приехали? Половитное?

На приборной поске горела дампочка. Ее подсленоватый, ослабленный треснутым зеленым плафончиком свет брезжил в кабине. Мишка посмотрел на Веру, вздохнул.

 Половитное. — ответил он и засмеялся. - Ты чего?

- Так, ничего. Говорила, что не уснещь, а сама спеклась, как блин в постном масле. - Он открыл дверцу; сразу толкнуло свежим, прохладным ночным воздухом, легче стало дышать. — Даже вон лоб где-то измазала. Нигролом. И где ты его только нашла?

Мишка по-прежнему говорил мелленно и все усмехался. Лоджно быть, полумала Вера, и ему не меньше, чем мне, хочется спать. Хочется, Конечно, хочется, Не железный вель. Ла и голопный. Каши бы сейчас. Бабки Фелосьиной каши, Гречневой, Хололной, Без хлеба.

Ну как, проснулась? — спросил Мишка.

Проснулась, — ответила Вера.

 Тогда садись на мое место. Заводи и потихоньку сдавай назад. Только в воду не заезжай. Там с краю топко. Заедешь — хана. Поняла? Давай, действуй, Я — за тросом.

Мишка спрыгнул вниз и, выглянув из темноты бледным усталым лицом, сказал:

- Я накину трос, а ты подащь немного вперед. Когда трос натянется так, чтобы не соскочил, притормози. Сумеешь так?

Сумею. Невелика мулрость.

 Ну. гляди. Вот сейчас и узнаем, какой из тебя тракторист. А ташить я сам булу.

- Ая?

 Ты в машину сялещь. Рудь вывернещь влево и газ на всю.

Вначале все шло хорошо, Мишка пересел в трактор, включил оба моста и полегоньку, качками, начал ташить, Машина поладась метра на три вперед. Но потом трактор начал запываться залними колесами в пыхлой разъезженной колее Вера выворачивала рудь, давила акселератор, машина послушно отзывалась надсадным ревом мотора, она ледала все так, как велел Мишка, но ничего не получалось. Было видно, как впереди вздрагивала, белея в напряженном свете фар, тетива троса, как с нее веером осыпался белый иней грязи и воды и как трактор, оседая с каждым мгновением все ниже и ниже, выбрасывал протекторами задних колес черные ошметки влажной земли, а передними беспомощно елозил то в одну, то в другую сторону, как провадившийся в полынью конь. Мишка отцепил трос, выгнал трактор на целик, снова накинул петлю троса на крюк и снова начал рвать машину из трясины. Снова колеса трактора гребли рубчатыми протекторами черную пойменную землю, и машина немного продвинулась вперед. Через полчаса трактор неожиланно заглох.

Вера убрала погу с педали — мотор заработал на малых оборотах — и высунулась из кабины. Машина стояла в каких-шбудь, двух-трех шагах от берега, здесь было не так глубоко, как на середине, и лопасти вентилятора уже не били по воде. Машину все-таки не смогли выташить на колею.

Пришел Мишка, захлопнул за собою дверцу и закурил.

Ты чего? — спросила она.

— А пичего. Все, отбуксовались. Солярка в баке кончилась. Вот гадство так гадство! И как я не посмотрел, когда выезжали из Хутора? У него ж там все приборы работают, все показывают. А я не посмотрел.

— Что ж теперь делать?

— Ничего. Вот теперь пичего пе надо, — спокойным голосом ответал оп. — Ночевать будем. Перенопуем, а там... У меня в кузове брезент есть, я сейчас залезу, подам тебе его. Вода ушла, сухо. Заверпенься, согреешься и будешь слать не хуже, чем па нарак на Хутора.

— А как же ты?

Ну, не спать же мне рядом с тобою, правда?

 пу, не спать же мне рядом с тооою, правдат Он сделал очередную затяжку, и Вера увидела на его губах усталую усмешку.

 Знаешь, Миша, я сама пойду в трактор. Так будет справедливо. Виновата во всем я, и я страдать больше должна.

- Да перестань ты. Какие ж это страдания? Это, Ве-

ра, не страдания. Это так, неудобства временные. Ты будешь спать здесь, — в голосе его появилась та твердость, возражать которой Вера просто не решилась. И все же она сказала ему:

— Брезент возьми. Мне, правда же, и так будет хорошо.

— Ничего, Вера, пробъемся. Кому-нибудь сейчас, возможно, и похуже нашего.

Вера кое-как расстелила на сиденье пахнущий солидолом и хлебом бреант, легла, заверпулась в него, как советовал Мишка, подоткнула уголки, стало сразу действительно тепло, и попыталась уснуть. И вдруг понять только теперь попята, что тот давеча скавал ей о Николае. Он сказал: «Кому-нибудь сейчас, возможно, и похуже нашего». Значит, мишка понимает, что я о Николае думаю. И чувство досады за случившееся смешалось сразу с чувством благодарности к этому парию, которого она почему-то всегда сторонилась, набегала встреч с ним, разговорова.

Вера просунула из-под брезента руку, нащупала под боком у себя приемник и включила его. «Маяк» передавал концерт скрипичной музыки.

Она покрутила колесико, ничего хорошего в эфире больше не было. В эфире было так же пусто и одиноко, как сейчас на дороге, посреди которой они так глупо застряли.

— Сколько же можно, господи! — вслух подумала она и хотела было поплакать, тихонько, в тепле пахнущего солидолом и хлебом брезента, поплакать, как в детстве, как во сне, но услышала, как стукнула дверна кабины трактора на берегу.

— Миша! Иди в кабину, сюда, а то простудишься! Слышишь?

Но никто не ответил ей с берега, будто там никого и не было.

Она подумала: это ничего, что у трактористов вся одежла процитана разными смаяками, что если бы она была трактористом, то и у нее была бы фуфайка, как у Ивана Прокоповича. Но мысль рвалась, как нитка в усталых неловихи руках, и она уже думала о другом, потом перескочила на третье, на четвертое. Это состояние длилось недолго, и опа опрокинулась в пропасть сна.

Вере показалось, что она еще не долетела до дна, она даже не успела подумать о том, что, какое же это надувательство и издевательство — купила билет, полетела, а дальше-то что? Почему нет покоя? — когда ее довольно грубо стали тормощить за плечо.

— A! Донцова! Вот ты где! А ну просыпайся! Да просыпайся же, черт тебя возьми! Ты что, пьяная, что ли? Лон-и-по-ва!

Иван Николаевич? Это вы? — засипела она спро-

сонья.

— Ла, я. Разве не вилишь? Что, не вовремя? X-ха, ра-

 Да, я. Разве не видишь? Что, не вовремя? X-ха, работнички! — орал Пауков.

- Иван Николаевич, простите меня, заленетала она. — У меня муж в Афганистане. Я хотела поехать... Я только вчера узнала, что Николай там. Там, понимаете?...
- Николай Допцов в Афганистане? Какую чушь ты несешь. Нам бы сообщили.

 Кому это — нам? — наконец стала оправляться она от замещательства.

от замешательства.

— Нам! На-ам! И вот что: не нытайся уйти от ответственности. Безобразие! Бросить бригалу в такое горячее

время! Что ты здесь вообще делаешь?

— Будто не видите. Застряли. К тому же я бригаду не бросала. Там Иван Прокопович, там все идет так, как нужно. Да отвернитесь же вы, мне нужно встать!

Нет, это просто преступление! — рявкнул Пауков и с силой захлоннул дверцу, так что металлической скобой

ручки Веру больно ударило по руке.

— Я вам повторяю: бригаду я не бросала. — Голос у Веры занадал, в горле пересыхало, першилю: она почувствовала себя загнанной в угол, откуда выход только один — вперед, напролом, или нет его вобоще. — Я прошу вас выслушать меня и потом делать выводы.

Выслушать... Что мне тебя слушать? Я все вижу.
 Я же сказала: Николай в Афганистане. Я вчера только узнала. Совершенно случайно. Хотела позвонить.

— Ты мужем не прикрывайся! Как тобе не стыдно! Там!... — Пауков указал рукой за переезд, где стоял, зевая и шурясь на яркое молодое солице, Мишка Хулавенок. — Там, понимаешь, люди с утра до почи... в поге лиа своего... А она тут... Они тут... Бордель устроили. Ну, я вам покажу! Я вам, мать вашу, почные прогулки покажу! Мие давно говорили, Дощова, что ты пеправильно ведены себя. А теперь я сам увидел.

Замолчите! — крикнула Вера. — Замолчите!

Но Пауков уже повернулся к ней спиной, всем своим видом показывая, что не желает больше с нею разговаривать.

Поодаль, возле директорского «уазика», до самого тенга залянанного серой грязью, начавшей уже подсыхать, стоял неподвижно шофер Боря Гринькевич, прозванный крисановцами Греком или Грекой, и усмехнулся, глядя на Веру. Вере даже ноказалось, что раза два он подмигнул ей.

Вера отверпулась, прижала к дрожащим губам кулак, ушибленные пальцы садинли. Полумала с горечью: а надо было папролом. Не сумела. Характера не хватило. Стала зачем-то оправдываться. Он только того и дода. Кому ты хотела доказать, что ты не виновата? Он же рад до чертиков, что поймал теби здесь. Поймал. Конечно, поймал. Разве он упустит такой случай, чтобы приструнить меня? Вон как его холуй ухмыляется. Рады...

— Хуланенков! — кричал Пауков уже на Мишку. — Я не знаю, каким образом ты вытащицы отсода манину, но чтобы к десяти часам был на базе в Городке. Попил? Ты поилл меня, я спрациваю? И еще вот что: горючес, которое вы тут соктолу, будет учтено, и принесенный совхозу ущерб удержан из заработной платы. Будет издан соответствующий прикка. Поиля.

Мишка что-то отвечал: вначале тихо, согласно, видимо, еще надеялся как-пибудь, пока еще не зная, как, стадшть обострившуюся ситуацию, по потом тоже закричал; стоявший возле чуазика» Грипькевич перестал ухмылиться, вытяпул шею, и Вере показалось, что они там сейчас подерутся.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Черев педелю на Хутор прислали смену — не смену, а пополнение, потому что приехали шесть человек, а уехали всего-то двое: тетка Алена и один из трактористов, у которого заболела дома пятилетняя дочь. Изтеро из приехавших были городские, шефа, а шестая — Ира.

 Слушай, старушка, — сказала она, когда они остались наедине, — там, в Крис-Питнице, парод шумит: мол, твой Николай в Афганистане воюет. Правда, что ли? А молчала. Ой, ой, а молчала. Еще подруга называется.

Или это военная тайна?

Сердце Верино так и встрененулось. После происшествия на переезде ей казалось, что пока о Николае знают лишь она, Мишка Хулапенок и еще двое-трое людей, то это как бы и неправда, жестокая ложь, придуманная кемто, чтобы разорвать ей сердце, но когда вот-вот кто-инбудь пеносвященный может прийти и сказать, что он действительно та м, и тогда вое рукиль от ам, и тогда все рукиль от ам, и тогда все рукиль

— Ну, чего молчишь? Что ты, на самом деле, скры-

вала, как будто он у тебя в тюрьме?

Не воюет, а служит, — осторожно поправила ее

Bepa.

Но лучше бы и не поправляла, потому что в ответ услышала то, чего панически боялась все эти дни. И опять задергало под левой грудью и больно потянуло впиз.

— Ничего себе служба! — выкруглила глаза Ира.— Там же настоящая война! Служба — это вои в Городке. Видела, ходят в штанах зауженных? А там... Это только в газетах пишут да по телеку показывают, что они там в киплакам кульки с продуктами раздают.

— Помолчи, а?

— Ой, да пожалуйста, — сделала вид, что обиделась (пра. Но долго не выдержала молчания и снова заговорила: — Верунь, да ты не рассгранвайся. Ну? Уже меньше года осталось ему там... — и чуть было не ляпнула опять: «"воевать», но вовремя осеклась.

Ладно, хватит об этом. Пойдем траву таскать.

— Подожди. Сразу и таскать. Может, вначале отдохнем? А? С дороги-то? Да пообедаем? У вас, кажется, скоро обед? Больно вкусно пахнет. — Ира подняла голову и подергала носем.

Обед еще не заработали, а отдохнем потом — ночь педая впереди.

 — О! Йочь! Ночью спать надо. А ты, старуха, тово, пачальница, в смысле, еще та-а, — засмеялась Ира.

В эти дин они вручную выкашивали болого и накошенное тут же вытаскивали на луг. Мужини нарубили молодых березов, связали поперечинами, и вот на таких приспособлениях отряд вытаскивал с обширных луговирразлегниях посреди болота и по всей пойме, кухда певозможно было заехать на тракторе, визкую, как гречинная содома. Товак. На сухом ощи вастивская ее. чепез час-другой подбивали в валки, потом грузили на тракторный прицеп и свозили к неловершенной скирле.

Вечером, запержав на несколько минут машину, на которую грузили поломанную роторную косилку, пустую тару из-под продуктов, а также тюки с бельем. Вера набросада на листке сволку: луга Хуторские, все три, а также Ореховенский, Булылевский и Степаповский, скошены, сено застоговано, всего столько-то стогов: Тихвин луг добиваем, одновременно выкашиваем пойму: через три-четыре иня, если вытерпит погола, закончим полностью

Когла, отужинав, повалились спать и сон успоканвал усталые тела покосчиков. Ира потихоньку встала, спустила босые ноги на приятно прохладный пол. полкралась к Вере, наклонилась к ней, шепнула:

— Спишь?

Уснешь,.. — вздохнула та.

— И мне что-то не спится. Пойдем покурим?

 Ой, ну ты совсем слупела. Хоть бы тут, на людях. потерпела.

Мужики в таких случаях знаешь, что говорят? Ку-

рить охота — уши пухнут.

Они вышли на улицу. Потоптались, наступая друг дружке на босые захододевшие пятки и подталкивая одна другую вперед, у крыльца подождали, пока обвыкнутся в темноте глаза, подобрали подолы длинных ночных рубах, саванно белевших в ночи, перебежали через дорогу и уселись на таком же белом, как и их рубахи, бревне пол ракитой.

 Тишина здесь какая-то... — сказала Ира, шурша полупустой сигаретной пачкой. — Ужас. Как по сотворения мира. Так и кажется, что сейчас что-то произойдет.

- Хорошо, что тишина. Покой. Вера поежилась, плечи и колени ее пол тонкой материей ночной рубахи начали понемногу вздрагивать. — Вот бы тут и прожида по весны.
- На. Ира поднесла к самому ее лицу шуршащую и пахнущую табаком сигаретную пачку. — Покури. Если хочешь. Согреешься.
  - Да ну тебя. Мне и так не холодно.

Дрожишь.

Сейчас пройдет.

Неполадеку стояди тракторы, и от них пахло соляркой и всем тем, чем пахнет день на лугу, когда работы непочатый край. На болоте, где в тот день они выкосили последние дуговины, кричала какая-то птица. Она кричала так, как булто у нее что-то отняли. Вера полумала об этом и прислушалась. Она уже слышала этот крик несколько почей назал, когла ходила на болото мыться, вот такой же глухой ночью. Но никого там не увилела. даже шума крыльев не услыхала, как ни прислушивалась. Наверное, полумала она сейчас, это и есть та птина, которую можно лишь услышать, и то издали, но увидеть — никогда. Птица на минуту-другую умолкала и снова кричала, кричала, кричала... Кого она звала? О чем хотела повелать миру? Вот бы спросить ее сейчас о своей сульбе, полумала Вера. Но тут же устыдилась, а вдруг печаль птицы еще горше, чем ее печаль? А может, вовсе и не птица там кричит, мечется? Может, это сама сульба моя степает так?

Ира, ты что-нибудь слышишь?

 Не-ет, — ответила тем же полушенотом Ира. — Что здесь вообще можно услышать?

 На болоте птина кричит. Вот. слышищь? Ну вот. же. Нет, теперь молчит.

Вера взяла Иру за руку — та вздрогнула, потянула к себе ее руку. Вот, слышищь, опять! Ну? Неужели не слышищь?

Кричит как... Перестань, старушка, пугать младенцев. Или тебе

уже чертики мерещатся? Кричит. Почему она грустно так? А?

 Не знаю, — ответила Ира, украдкой, чтобы Вера не полумала, что она боится, осмотрелась. И убедившись, что бояться пействительно нечего и некого, снова чертыхнулась, встряхнула за плечи Веру.

Я вот лумаю, говорить или не говорить...

- Коля? сразу встрепенулась Вера. Ты знаешь что-нибудь о нем? Что? Что с ним?
- Ой, да господи, успокойся ж ты. Там, понимаешь, другое... Там про тебя невесть что уже... В общем, что тебя с Хуланенком тут застали.

Говоришь: невесть что, а сама повторяещь.

 Да я просто спросить хотела. Я думала, что ты, как всегда, взбросишься, глаза вырвешь, а ты... Наврали, значит.

А тебя это, никак, расстроидо.

— Да, но там, видишь ли, вся Крис-Пятница, как у

нас выражаются, гудет.

Птица на болоте больше не кричала. Видно, потеряла все надежды. Хуже всего, подумала Вера, потерять на-дежду. Когда веришь, легче. И спова, в которой уж раз, спросила Иру, действительно ли она не слышала, как кричала птица, там, на болоте?

Ира в ответ лишь зевнула.

— Да, вот так сплетии рождаются. Чем чудовищие с выпоса, тем легче в него верит. Ужас какой-то. Я поехала, чтобы позвонить в Милеево. Там живет парень, который недамно вернулся из Афганистана. Служки там. Так вот он виделся с Колей. Разговаривая с ник.

Откуда ты это знаешь?

 Мишка Хуланенков рассказал. Он того парня, мылеевского, знает, видел его в Городке. Тот и рассказал. Ну, как бы ти поступила на моем месте? Ведь точно так же бы и поступила. Все мы, бабы, на один манер, когда мужиков паштих дело касается.

О, это тебя не иначе как Санечка Крылатка научила

таким словам. Браво, старушка!

 Иронии твоей не понимаю совершенно. И вообще, как ты можешь мне сейчас такое говорить?

О, как будто у тебя что-то особенное случилось!
 Да их там, мальчиков наших, тысячи. И все они — чьи-то мужья, братья, сыновья.

- Утешила, спасибо. Там, может, и тысячи, а он у

меня один-единственный.

 Погоди, вот вернется — вся грудь в медалях и орденах. Залюбуешься! Тебе еще все завидовать будут. Да и льготы там разные, и всякое прочее...

- Ой, Ира, да помолчи ты, честное слово. У тебя

одно на уме. Перестань, я же тебя просила.

 Могу и перестать. Уже перестала. Но ты тогда хоть про Половитное расскажи. С Пауковым кто-нибудь был? Ну, там, на переезде.

Да, шофер его, Гринькевич.

 — А, Грека! Ну вот он и разнес по совхозу! А знаешь, это тебе Нематодный ту статью дурацкую, про огороды да про бригады, не простил, чтоб ему сейчас поикалось!

Почему дурацкую?

 Потому что пужно было вначале как следует подумать, а потом писать такое. Ты их, их вот, защищала! — Ира махиула рукой в сторону спящих ломов. — А они храпят себе, и на все, кроме заработка и домашних забот, им решительно наплевать.

— Так я и хотела облегчить их домашние заботы. Да и заработки на подряде станут больше. Наверняка больше.

— Это еще бабушка надвое гадала. Им нужен заработок сегодня: полмесяца прошло - получил. Вот так, старушка. Вот ты, это ж точно, ночь не спала, когда писала эту свою дурацкую статью, а может, и не одну ночь. И теперь не спишь. А они храпят и в ус не дуют. Слушай, старуха, уезжай-ка к матери. Донцу твоему напиши: так. мол. и так. тяжело одной, тоскливо, решила к матери... А?

 Ох. трепа! Ох. Ирка, ты и трепа! И никуда я отсюда не поелу. Я Николая здесь полжна ждать. Вот и примета есть такая: откула солпата проводила, там и назал

пожилайся.

 О, как это романтично! Это тебя, наверное, Санька Крылатка паучила или бабка Федосья Громова напледа.

 Да, ты угадала, бабка Федосья. У нее муж и два брата с войны не вернулись. Она в беженцы ушла, многие уходили, а вернулась, когда на двоих уже похоронки в сельсовет пришли. Младший се брат погиб прямо здесь. недалеко отсюда. Когда наши войска деревню Борок освободили, он и погиб. Теперь в нашей братской могиле лежит, Бродин Иван Митрофанович, Может, обратила внимание, на первой плите третья сверху фамилия.

- Не обратила, Верунь. Я ж не знала. Да и нет Бропиных сейчас в деревне. - В голосе Иры была растерянность. - Ты меня, Верунь, прости. А я думаю, чего это бабка Федосья все к памятнику ходит.

- Ну ладно, посидели, поговорили, а теперь спать илти нало. Мы тут рано встаем. Не выслишься — плохо работать будешь.

 Верунь, миленькая, давай помиримся. Я тебе тут намолола... Hv. прости меня.

Па перестань, мы и не ссорились.

Правда? Ну, пусть будет так.

Они тихо прокрадись в спящий дом, залезли под одеяла, которые после знобкой росы казались такими теплыми и нежными, что сразу захотелось спать. И они вскоре действительно уснули крепким сном, как спят после большой работы или больших слез.

Быстро продетели последние дни покоса. Тихвинское сено пришлось скирловать вручную - поломался стогометатель. Вот уж гле повытягивали жилы! Молопые охали, бранили трактористов, которые молча потели тут же с вилами, пол скирдой, вконец отчаявшись отремонтировать стогометатель. Кто постарше, тоже охали и ворчали, но и посменвались: а как же, говорили, мы раньше все так скирловали, да солому тоже? Это теперь, мол. тракторы, техника. Но потом отступились перед доводами молодых: да и вправду раньше-то вон сколько народу было. Разойлутся, бывало, по полю, поднимут по навильнику, несут; первые принесут, вниз па жерди положат, а последние, когла подойдут, уже наверх подают. Вот сколько народу в Крисанове-Пятнице было. Да и на Хуторе тоже.

Закончили поздним вечером. Скирда получилась далная, ровная, стройная, ну прямо девка на выданье! От Тихвина по Хутора километра полтора-лва. Иные пошли пешком, а кого уже ноги не держали, полезли на прицеп Гришкиного трактора. Собрались к жилью потемну, еле живые, и ужинать не стали, ушли отпыхать. Все было как в первый день страды. Только запах сена не волновал так сильно, он булто лаже ослаб немного, а может. просто всем хотелось домой, к семьям, к привычной

жизии

В тот вечер Вера зачеркнула в календарике, приклеенном к обложке блокнота, пятнадцать чисел кряду. На Хуторе прожила она больше двух недель. Уезжать отсюда не хотелось. Она заметила в себе некоторую странность: рапьше время шло медленно, тоскливо-медленно, а теперь — словно под гору. Да, подумала она, время и

впрямь пошло быстрее. К чему это?

Ощущение быстро потекшего времени не покидало Веру и по возвращении с Хутора. Однажды, как всегда, на ходу, оглянулась на себя в зеркало, ахнула: боже, ужаснулась, на кого и стала похожа! Вель просто пугало огородное! Трактористка! Ира ей как-то сказала, а она тогла впопыхах не обратила внимания на ее слова: старая, ты претерпеваешь поразительные превращения — стала похожа на трактористку. Пожила. Непременно как-нибуль нало выкроить лень и привести себя в порядок, постричься, ногти обработать, Съездить в Горолок, купить кое-что из белья, а то все заношенное, застиранное, как у старой девы. Да материала какого-нибудь подороже и сшить приличное выходное платье. Да, как же и забыла, спохватилась она, увлеченная своими мыслями, у меня ведь нет ни одного приличного платья.

Вспомнила, что, когда в носледний раз была в Городке, видела в универмаге хороший материал — велюр, випортный, широкий, и цвета приятного — бежевого с зелещой. Такой цвет ей пошел бы. Теперь пожалела: вот зря сразу тогда пе кушла. И ценьги ведь были. Может, уже и не осталось там больше такого — разобрали. И юбку не мещало бы повую, из шотландки, расклешенную. И шерсти бы кушть несколько мотков, кофту повую свизать. Недавно в жургале нашла хороший образец и спицы купыла, а ни ценсти, ни вемении нет.

Вера вдруг поивла, что теперь ее ожидание не такое, каким жила она веспой и в начале лета, — теперь она готовилась к встрече. Она боялась думать о встрече, о том, как все провобідет, но мисли сами толкались в голову, стеретли малейшее воспоминание о Николае, одно ценлалось за другое. И вот уже мелькало в воображении, как в кино: она на станции в Городке, в руках цветы, как в кино: она на станции в Городке, в руках цветы, бается ей во весь рот и тоже машет цветами... Стращно же было оттото, что соминевлась: карут все будет не так? А как? И от этого почти беспомощного: «А как?» — становялосье ше стоящиее и хотелось залазкать.

В копце августа письма от Николаи вдруг прекратипись. Вера места себе пе находила. Ходила зарованшая, потеряпная. Появилась Ира, и опа, вопреки своим сомпениям, пачинала жаловаться той, что больше так не выдержит, что надо ехать к нему или срочно написать на имя комащира части. Ира ее успокашвала, выдумывала какую-пибудь чепуху, и Вера верила ей и смеялась. скювае слеям, япая, что та говорит вадор, и говорит его скорее от скуки, чем на сострадания. Но все равно так было легуе. чем одной.

Третью неделю шла уборка. Вера работала на току. Забот хватало. Зерно с полей шло и шло. То, которое было поскрее, тут же засыпали в супилку, другое, посуще, которое териело, не сгоралось в ворохах, ссыпали а разостланные брезенты под навесы и прямо на луговины. На солице зерно тоже сохло хорошо, время от времени его ворошили лопатами. Да и на небо поглядывали: наволочет тучку, бызыват поживк хоть и маленький, в тои

наволочет тучку, орызнет дождик, хоть и маленькии, в три слезы всего, может, а дел наделает на полдня. За работой Вера немного забылась, сама и у сортировки стояла, и на ворохах потела— не больно-то затоскуещь. Но сжимало сердце, когда рабочий день подходил к кон-

цу и нужно было передавать смену.

В один из дией пришло распоряжение срочно отправить в Городок в Заготзерно несколько топи пшеницы. Совхоз еще не рассчитался с госпоставками, время истекало, и пужно было срочно закрывать план. Ей в помощь выделали Сапечку Крылатку и Мендеса, а па погрузку машин четверых студентов из приехавшего педавно в совхоз сельхозотильно.

Санечка и Мендес затаривали пшеницу прямо из вороха, завязывали мешки бечевой, ступенты таскали на ве-

сы, а с весов прямо на машины.

Когда отправили очередную машину, а последняя еще не подошла, и студенты, пользуясь коротким нерерывом, повалились на разостланные на штабелях фуфайки и затихли. к Вере полощила Санечка и сказала:

Вот старики говаривают: два раза в году лета не бывает.

Вера удивленно посмотрела на пее, подумала: и сколько же в ней жизни, сколько азарта! И самой как-то теплее возде нее спелалось.

Нынче какое число? — спросила Санечка.

Одиннадцатое, а что?

— А то, что по старому календарю это Иван Предтеча. Иван Предтеча гонит птицу за море далече. Журавлейто пынче видела ли?

Весной видела.
Я тебя про сейчас, про осень, спращиваю.

 Нет еще, — ответила Вера, все еще не понимая, к чему клонит Санечка.

— Вот то-то и опо. Тепло потому что. Двстушки воп еще дома, па родные гнезда никак не насмотрятся. А уже скоро им, жалким, на чужбину лететь. И то сказано: глупа та птица, которой гнездо свое немило. Небосьтотам, в землям тех етипетских, ох как родная сторонушка во сне мается! А журавли ка-ада еще полетят. Через три дии бабье лето настапет. То есть Семены. Если на Семены ведрено, то и осень теплая будат.

И Вера подумала, что и впрямь не надо бы теперь чаять дожди, овес почти весь еще в поле, гречиха на Любовцовском тоже стоит. Все равно ведь время своим чередом пойдет: осень, зима и веспа. Только потом — вес на. А она, глупая, вот уже поистине глупая, думала, что если осень раньше наступит, то и зима скорее придет, а раз зима скорее, то и весна... Ой, глупая! Ой, до чего же допумалась!

— А ты к чему это, Александра Филипповна, о втором лете?

Та в ответ засмеялась, закраснелась и сказала, отвернувшись и полушенотом, чтобы не услышали студенты:

— Ты нас завтра после обела сразу отпусти на часок-

другой. В сельсовет пойдем — расписываться.

Правда, что ли, Александра Филипповна?!

А что ж мы, хуже людей, что ли?

Ну и правильно. Ну и молодцы.

Вера оглянулась на Модеста Изотовича, тот сидел пеподалеку и делал вид, что ничего не слышит. Санечка подмигнула Вере и, наклонившись, шепнула:

 Сказал, к Октябрьской кольцо обручальное мне купит. — И засмеялась счастливым, глуповатым смехом.
 Счастье всегда глуповато, особенно со стороны.

А ведь и верно, подумала Вера, что бывает, когда и не одно лето в году. Год на год не приходится.

 Пальцы-то у меня больно толстые, много золота надо, — снова зашентала Санечка. — Сроду кольца не нашивала. — И засмеялась, зажимая рот ладонью.

Студенты подняли головы, переглянулись и снова залегли на штабелях.

Так вот сидели на незавизанных мешках, переговаривались. Санечка вначале о себе рассказывала, молодость вспомивала. Кому-кому, а ей-то было что вспомивть о своих буйных годах. Тут голько имей терпенье — слушай. Потом хуторской покос вспоминали т го, как за сено директор обещал к концу года всей бригаде премии. И не знала Вера, что сейчас подъедет машина, Мишка Хулавенок остановит ее перед коротами, выскочит из кабины, как будто его там кипитком обварили, закричит, выкруглив глаза:

— Вера! Вера! Что ж ты тут сидишь! Там Донец твой приехал! Во дает! Она тут сидит, а муж домой приехал!

#### ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Поезд в Городок никогда не приходил по расписанию. Чаще всего опаздывал, на полчаса, на час, а то и на час с лишпим, и начальник станции по нескольку раз выходил из дежурки и, сложив рупором ладони, объявлял, что «вот-вот должен прибыть, уже отправился с соседней станции». Не изменил он своему обычному правилу и в это утро.

Пассажиров, социаниях в Городке, было мало, Может, потому, что было воскресенье. Ла и уборка шла вокруг. даже на станции пахло хлебом. Вилимо, от стоявших в тушике товарных вагонов. Так что некогла было разъезжать. На перрон выкатились две старушки с рюкзаками. набитыми туго, пол самые завязки, и так же торонливо покатились к привокзальной плошали вышла еще женщина с двумя детьми и солдат в форме десантника. Солдат вышел вслед за старушками, помог женщине снять с тамбурной площадки сумку и коляску с малышом, потом, когда и те ушли в сторону автобусной станции, а пригородный, дав короткий в два приема сиплый гудок, дернул и медленно поплыл вдоль перрона, огляделся, шурясь болезненно, отчего еще резче обозначились острые скулы на его исхудалом лице и нездоровая бледность кожи, взял небольшой чемоданчик из черной кожи, на ручке которого болтался ярлычок Аэрофлота, и, опираясь на костыль, не спеша пошел к вокзалу.

Пройдя еще сотню шагов, он почувствовал, что устал, как уставля только в горах, когда вслед за майором по нескольку часов — вверх по крутой тропе под душным чужим солнцем, когда... На длу выступал пот, он вытащил вз кармана гимнастерки платок, вытер лоб, шею и почувствовал, что майка захолодела, прилипла к лопатами и повединце. Он есл на скамейку, приставленную к тополю, пристроил между колен костыль с прилишим к тофированному наконечимку желтым березовым листком; откниув руку на ребристую с выпавшими планками спинку и опершись на нее, принялог разглядывать листок. Оп был не совсем желтым, середника еще не выцведа, зелеными крашимым были обметамы и жижик, с удивительной симметрией расходящиеся в разные стороны к резым закоквиным.

— Так что же это я, домой приехал, что ли? — сказал солдат, разорвав плотно сомкнутые до сей поры губы, токке, с нехорошей синевой, какая бывает обычно у стариков или хронических больных.

«Приехал, — успокоил он себя. — Домой. Все нормально. Осень вот уже. На родине-то осень. Хлебом пахнет. Сейчас отдышимся и пойдем искать машину. Автобус-то, видать, ушел уже. Все нормально. Или, может, позволить в контору? Нет, зволить-то как раз пе надо. Надо найти машину — и как снег на голову. Из «Рассвета» машины должны быть. У нас зерна много. Возят, должно быть. Надо ж, хлебом пахнет как».

Здоровенько, гвардеец!

Солдат поднил голову и увидел перед собой старина, Солдат поднил голову и увидел перед собой старина, которого выглядывала темпо-сниве штаны с манжетами, рубаха, заправленная в темпо-сниве штаны с манжетами, забитыми неском и дорожной пылью. Старик сила безую кенку и, отдуваясь и соии, утер ею лоб. Лоб у него был примечательный, просторный, как поле, авторелый крепко, до черноты, по только наполовину, от бролей на два пальца выше, дальше же оставался петропутым солщем, младенчески-розовым. Старик посмотрел на небо, подертал белеским бромями, похожими на седые мухры выжженного солщем и вымьтого к осени дождями застарелого белоуса, что на обоїденных косою кочках.

 Дак а что ж, и хорошо, что погодится, — сказал оп, видимо, отвечая на вопрос, самим себе и заданный. — Хлебушек с добром уберут. С хлебушком будем. Может, и у америкапцев покупать не станем. Ну их, капиталистов этих. С ними только свяжись. Спекулянтами.

Здорово, дед, — ответил солдат, глядя в выцветшие

слезящеся глаза старика. — Ты откуда будешь? — Аиньки? — Старик сложил ладонь ковщиком и под-

нес к заросшему белесыми кустами волос уху. — Ты, гвардеец, погромче мне, а то я на ухо туговат.

Старик был из Студенца. Солдат кивиул ему: как же, мол, знаю тюю деревию, бывал. Ои и вправду бывал там раза два, еще до призыва. Знал кое-кого из студенецких. Но старика этого видел впервые. А может... Да нет, я все помню. Помию я все. Голову-то, к счастью, не задело. Из Студенца... Так это ж недалеко от Милеева, кажись.

Милеево от вас далеко ли? — спросил солдат.
 Недалече. Километра два так, не больше, большаком

если.

— Ну, значит, Генку Никитенкова знаешь. А? Знаешь

такого парнягу, дед?
— Знаю. Как же, знаю Генку Никитенкова. Он теперь

там у нас герой. Со службы недавно пришел.

Как он там? Герой, говоришь?

А как... — Старик помолчал немного, посмотрел сно-

ва на небо. — Запил он крепко. Пьет. Стратился. Нервы, видать, порвал. А какой парень был!

Солдат еще плотнее сжал синеватые губы, покачал го-

- А ты ж как, спросил старик и кивнул на костыль, — отслужил? Или по комиссии? Вроде не в срок едень?
  - По комиссии, разлепил он вздрогнувшие губы.
     Уж не оттуда ли, откуда и Генка? Не из Афгани-

Оттуда, дед.

стана?

— Значит, и тебе довелось пороху июхнуть. — Старик шурпася на него выцветшими глазами, по виску его стекла, блеснула в небритой седой щетине капля пота. — Горький, поди, дымок-то пороховой?

Несладкий, — ответил солдат и нахмурился. Разго-

варивать об этом ему, как видно, не хотелось.

Старик достал из кармана клетчатый платок, высморкался и сказал:

— Э, браток, не переживай. Ноги-руки целы?

 Целы. Заросло, как на собаке. Грудь только вот пемного...

Что, в грудь угораздило?

 В грудь. Болит, собака, — признался солдат и, стиснув зубы, отвернулся.

— И крепко?

- Да так... Пуля. Болит вот. Из винтовки «бур». Садпит иногда. А так ничего, жить можно.
- Это пройдет. Пройдет, попомни мое слово. Ты вот послушай-ка меня, старика. Это ведь и теперь старик, а когда-то тоже молодой да лихой казак был. В сорок третье и в танке горел. Горел, да не сторел, видник. Оконтуан-ло сильно. Когда в Студенец верпулся, так меня баба моя, вериппь нет, не признала. Два года на печие в сал. Хюрал. Совсем плох был. А потом ничето, подиялел. Косить, помию, пошел. Покое наш в лесу был. Прой-дур дл, вноти трюсутся, руки трясутся, кровью харкаю. Повалюсь в траму и думаю: ну вот, видать, и не встану уже, и найдут меня не сразу, и, может, вороных тому часу уже и глаза выклюют. К осени все ж кату рубить начал. А то ж в вемляние жили: Студенец сожгим. Нячего, браток, жизнь на ноги поставит. Ты, главное, только ка-

жется, что от нее, от жизни, схорониться можно. Баба-то есть? Жена? — Есть

- Muer?

- Жлет. Ты. лел. полскажи мне лучше, как до Крисанова-Пятницы добраться.

 Полекажу. — живо согласился старик. — Сейчас. прямо илти в Заготзерно. Знаешь, гле Заготзерно? Ну вот. Нынче там пелое вавилонское столнотворение, машины с утра до ночи вьются. Нынче наша земля, сынок, хороший хлеб родила. Везут, и везут, и везут — по всем дорогам. Может, я говорю, и перестанут у американцев покупать. Своего хлеба пропасть. А там, за морями-то, хлебушек кусается, за золото надо покупать его. И чего они там, в Москве, министры наши, чешутся? Будто пержаве золота некула девать. Политика, ядрены кулри!

Старик встал, поправил белую кепку, закрыл незагорелую часть просторного лба, утер пальцем слезящиеся

глаза и попал солпату руку.

- Пойлу я. Магазин, гляжу, открыли. А мне бабка мясорубку купить заказала. Зубы наши теперича известно какие, мяса ни шута не кусают. А тут, в Городке, Петровна, соседа моего дочка, говорила, что есть они, мясорубки. Каклеты теперича с бабкой есть будем. -Старик засмеялся.

- Прощай, лед, сказал солдат, подал старику руку и, подавая, заметил, как дрожит она у него и какая бледная по сравнению с загоредой жидистой далонью старика.
- Да и ты не кручинься. Твои-то годы сами тебя вывезут. Эх. да мне бы твои-то годы! Дер-ржись! Ну! Примкнуть штыки! Была такая команла?

Была, дел.

Старик ушел. Солдат снова принялся разглядывать прилишний к костылю березовый лист. Затем он пошел к площади, за которой виднелось двухэтажное деревянное злание старой постройки. Первый этаж злания занимал райвоенкомат. Солдат направился туда: нужно было доложить о прибытии и стать на воинский учет - последнее требование устава, которое он обязан был выполнить,

А через полчаса он уже стоял возле моста и поджидал попутку в сторону крисаново-пятницкой повертки. От Городка до той повертки километров шесть, дальше нужно было сворачивать с шоссе вправо и, если и дальше пове-

зет, ехать по грунтовой насыпной дороге.

Он прошел с километр, может, больше, когда его догнада попутка. Он сошел на обочну пропуская ее вперед но машина резко затормозила, так что хлопнули борта и в кузове стукнул. раз-другой перевалившись, какой-то груз. На дорогу выскочил Мишка Хуланенок и, вглядываясь в лицо солдата, закричал:

Донец?! Николай?! Ну ты даешь! А тут про тебя уже легенды рассказывают. Домой? Совсем? Садись да-

вай, поехали. Тебе помочь? Когда они въехали в лес. Николай Лоннов опустил бо-

ковое стекло. В кабину ударило сквозняком, запахло падой листвой и грибной прелью. Что, — спросил Николай улыбающегося Мишку. —

и грибов, видать, много нынче?

- Много, Коля, много! И грибов много, и хлеб вот

возим — не перевозим. План выполнили, а теперь обязательство закрываем. А может, - вдруг засомневался Мишка. — кто-нибуль из соселей полкачал или, так тоже бывает, занижает урожайность, вот мы и отдуваемся за район. Ты ж директора нашего знаешь: блесной перед райкомом вьется.

Себя-то обеспечили?

 А как же! В первую очередь. Сев уже ведем. Закрома полны. Зимой теперь хоть коровам посыпки вволю

 Брось, — усмехнулся скептически Николай. — Вво-THO

- Ну, не вволю, конечно... Так все равно будет что в кормушки посыпать. Хотя, если рассулить правильно: сейчас хлебушек отдаем, свой, кровный, а потом это же зерно Пауков булет выклянчивать, езлить по начальству. мясо совхозное развозить. За все, говорит, платить надо.

- Это точно, - сказал Николай, но видно было и по отрешенному лицу его, и по тому, как отвечал он, что то-

мило его сейчас другое.

 А на току сейчас навалили! Под навесом уже места не хватает, по лугу зерно рассыпают, под брезенты, И знаешь, кто сейчас на току всеми делами заправляет? - пытаясь угладить его печаль, спросил Мишка, и снова липо его размазало такой улыбкой, что и Николай, мельком взглянув на него, усмехнулся. — Жена



твоя! Вера! Слушай, а она хоть знает, что ты — домой? А?

 Никто не знает, — ответил Николай. — Никто. Вот только ты и знаешь.

Дорога до Крисанова-Пятницы от повертки не ближний свет. Пока ехали, успели о многом поговорить. И помочать тоже успели И подумать. Перед деревней большак с километр где-то тяпулся краем Любовцовского поля. На одной половине поля, той, которая сливалась с деревенской околицей, желтели копны, пшеничные, а может, ячменные, издали-то не определишь, а на другой, рдино-бордовал, густая, еще стояла гречиха. Кое-где опа еще цвела, белела, островками и одинокими метлами, словно лета ей бызо малс.

 Останови-ка мне тут, — попросил Николай, когда машина выскочила на горбовниу поля и впереди показались крыши дворов. — Дальше хочу пешком пройтись.
 Вере-то что сказать? Я ж сейчас на ток еду, и что

«Молопая гварлия» № 1

ж мие, хорониться, что ли, от нее? Я ж не утерилю. Как же я могу промолчать, что тебя видел? Да у меня на лбу

будет написано, что я тебя до деревни вез!

Скажи, это... Николай осекся, долго молчал, молча смотрел на палевую, будто выгоренную закраниу неба над гречининым полем; Мишке в какое-то митовение по-казалось, что Николай прислушивается к чему-то, он и сам затали дихание и прислушивает, но пичето, кроме рокочущих, вадрагивающих звуков мотора, не услышал. Тък что об сказате 2 пол имулу сое вопросм

— Так что ей сказать? — окликнул его вопросом Мишка

Что иду, скажи.

- Может, еще чего?

— Больше инчего. Только это. Домой, мол, иду. Домой. Поезжай. Спасибо тебе.

Они встретились за деревней в поле.

Если выйти за околипу Крисанова-Пятницы и глянуть на дорогу, то видна она далеко. Так далеко, что человек в конце ее - с былинку, и не понять, идет он, рукой ли машет, стоя, или это дерево на ветру качается. Вот там, в той дали, и увидела Вера одинокую фигуру посреди белой, булто мелом усыпанной, дороги. Она побежала навстречу, она уже точно знала, что он илет. Она бежала, и то ли от ветра, то ли от быстрого бега, глаза застилали слезы, и ничего нельзя было с ними полелать. Она смахивала их, по они появлялись снова, холодили шеки и виски. Она хотела закричать: «Родной мой!» но не смогла: она лишь хватала ртом воздух и сквозь слезы смотрела, как навстречу ей неторопливо илет высокий хулошавый человек в соллатской форме, опираясь на костыль. Будто чужой, Будто следой, Или он меня не вилит, в отчаянии полумала она, вглялываясь в его похолку. Что это у него, костыль? Почему у него костыль? Почему у него костыль? Госполи!

Она упала бы, обессилев от бега и счастья, прямо на дорогу, если бы он не подхватил ее под руки, бросив на

землю чемодан и костыль.

Дул свежий ветер, задирал пыль на дороге и гнал вязкий, немного приторный запах свежеобмолоченного зерна — где-то там, куда пе достигало око, шла, подергивала тишину мощным гулом жатва.

Николай стащил с головы берет, ему не хватало воздуха, ему казалось, что так, с непокрытой головой, легче булет лышать.  Вот мы и встретились, — шентал он, наклонившись к ней, целуя ее волосы. — Вот и встретились. Не думала ты, наверное, что так встретимся. Что вот так...

— Ну и хорошо, — шептала она в ответ так же сбивчиво. — Ой, падо ж, пришел... Коленька... Вот и хорошо. — И все хотела заглянуть ему в глаза, но так и не смогла и подумала: куда он смотрит? Почему он смотрит кудато?

А он смотрел на палевую закращиу неба, откуда дул ветер и пахло свежеобмолоченным зерном и влажноватой соломой, словно сплился заглянуть, что там, вдали, за этой палевой дымкой, делается, словно пичто больше не волновало его так сплылю, как гул дальней страды, похожий на то, как будто там шла нескончаемой вереницей болонна автомащии.

...Они не заметили, как наступил вечер, а потом ночь. Как будто открыли глаза, а окна, забытые — незашторенпие, захлестнуло синеватой, почти непропиндемой волной тишины. Окно было приоткрыто, в комнату затекала свежая осенияя прохлада, и редкий заук донослюга откуда-инбудь с другого конца Крисанова-Пятиццы, так что нельзя было разобрать, то ли это собака где тявкнула, то ли гусак проснулся в соином сарае, то ли совсем бляко может, под самым окном, кто-то вазокнул устало.

Вера и Николай лежали, накрымпись простыней, оделло вальнось на полу, и все еще, казалось, не верили в то, что они вместе, что жизнь опить потечет по-старому, что не пужно будет ждать писем и мучиться, когда их подолут нет, что ночи теперь станут спокойнее и темпее, и желаннее, а дни радостнее и светлее. И они спова и кова прикасались друг к другу. Может, потому, что не верилось и что хотелось убедиться, в который уж раз, что нет, это не бред и не сумасшествие — это явь, и ее, такую, невозможно выдумать. И сливались воедино, и ростворались друг в друге и в почи, в стоне, в шепоте, в дыхании, и снова не верили, что да, так оно и есть вместе.

Но возможно ли такое счастье, думала опа, целуя щершавый, похокий на большую родинику бугоров на его груди. Она знала — седа Николай ранило. Она еще днем увидела этот шрам, когда Николай силл полосатую майку, чтобы умиться с дороги. От майки пахло так, как пахиет в приемных покоях старых больниц. Она хотела сказать ему об этом, по побояласть — обидится. Спросыла, не болит ли. Он поморщился и ответил, что иногда болит, сосбенно к перемене погоды, и отвернулся, и долго инчего не говорил. Теперь думала она о счастье и пугалась: возможно ли такое? Вера много раз мысленно представляла, как накопец муж вернется и как счастлива тем будет она, как будет с ним переживать, делить свое счастье, как пройдут их первые почи и дип. Она в какой-го мере удже прожила то, о чем думала и чего ждала, и боллась, что настоящая встреча будет уже не так остра и нежна. И хоть встреча оказалась действительно и такой, о какой мечталось и не спалось, припло такое, от чего Вере хотелось вскрикнуть от восторга и умереть, потому что такое не может длиться вечно.

Ночь длилась и длилась, и все же она была короткая, как страда в конце лета. И такая же душная. И все в ней было знакомым и в то же время неожиданным.

Ты устал? — шептала она.

Она улыбиулась в темноте и чувствовала, что он тоже улыбается.

 — А ты здорово изменился, — сказала она уже погодя, с трудом разленляя пересохиме губы.

 Ты тоже, — ответил он, приваливаясь плечом к полированной спинке кровати, гладя ее голову.

— Разве? — сказала она, хотя и сама знала, что да, изменилась. Она изменилась.

Губы ее пересохли. Как земля, когда долго нет дождя, подумала она и вспомнила, как ждала сама, сгорая от нетерпения, чтобы пролился дождь. Теперь он пролился, напитал ее всю, проник в каждую жилочку. Ну, чего же тебе еще хочется?..

Николай притянул к себе ее голову и поцеловал в висок.

 Ты стала чертовски красивой. И откуда в тебе это все взялось? Нет, ты правда здорово изменилась. Если бы я знал, что ты стала такой красивой, я сбежал бы из армии.

Она засменлась и тут же насторожилась: она хотела спросить его, почему он не улыбиется, или не рад, что вернулся домой, почему мало говорит, ни о чем не расскажет, не справивает, неужто не интересно, как она жила тут без вего все это время. Она вдруг спохватилась, что почти всю почь они промогчали. Ей даже стало обидно: ждала, ждала.. А теперь вот проровато. И она с тем большей жадностью стала прислушиваться к каждому его слову.

— Почему сразу не написал, что ты — там? — спро-

— Зачем? Чтобы тебе тут думалось... Читал я, что в газетах о нас и вообще о том, что там и как там, пиппут. К тому же не я один так ледал.

 — А ты не думал обо мне, когда решил — туда? И когда правду решил не писать? Подумал ты обо мне?

Подумал. Без правды тебе было легче. Разве не так?

Он потянулся за папиросами, которые лежали на сто-

Я закурю? А? Курить охота.

Кури, если хочещь. Раньше не курил.

— Хочу. В госпитале начал. Доктор сказал — пельзя,

легкие задеты. А мне легче, когда закурю.

— Ну как ты можешь так рассуждать? Легче... Если доктор сказал, значит, действительно нельзя. Коля? — Она заглянула ему в глаза с болью. — А ты вот не послушался. Зачем ты курищь?

— Мне, правда же, легче так. Как закурю, грудь не

жмет. Это не баловство.

Он закурил. Откинув голову, выпустил дым. А Вера в это время увидела у него на шее, там, где вздрагивал кадык, еще один шрам, совсем маленький и уже побелевиий.

— Боже мой, и здесь — тоже? — сказала она, вздохнув, и потянулась, и потрогала кончиками дрожащих пальцев белую полосочку шрама на шее.

— Тоже, — ответил он не сразу и, тоже вздохнув,

отвел ее руку.

- Веру обидел его жест. Она отдернула руку и долго молчала. Николай попыхивал папиросой. Но он молчал не от обилы.
- Коля, скавала она, когда в окна вместе с осенней прохладой поплыло, цеплялсь за тюлевые шторы, левивое, пераворотливое сентябрьское утро, — почему ты не расскажешь о том, как ты служил? О том, как т ам? Он реако повеопулся к ней.

Расскажи. — попросила она.

Он молчал. Она не заметила, как побледнело его лицо, а пальды, теребившие мундштук папиросы, мелко запрожали.

- Ты меня слышишь, Коля?
- Слышу.
- Я просида тебя...

И вдруг он вскочил, швырнул в сумрачную глубнну компатья синчечный коробок; коробок ударился о стену, вапремев остатками синчек, шлениулся на пол. А Николай схватил Веру за руку выше локтя и, сжав крепко и больно, зашентал, видимо, чтобы не закричать:

— Что? Что тебе хочется услышать? Ну что тебе хочется узнать? Тебе хочется, чтобы я рассказал тебе, как нахиет жареное человеческое мясо, когда из гранатомета подбивают броиетранспортер? Это тебе хочется услышать? Или как метко они стреляют из ущелий? И как это страшно, когда не знаешь, откуда стреляют, а ты, как эднот, лежишь на дороге? Или о том, что, когда подбиватот танк, потит инкто из экипажа не успевает выбраться наружу, а если и выбираются, то живут от силы несколько часов? Это? Или еще что-шбуль?

Сердце ее вздрогнуло и запало, губы сразу одеревенели, так что она долго ничего не могла вымолвить, хотела хоть как-то преодолеть оцепенение, но и для этого сил не пашлось.

- Ты прости, я не хотел тебя обидеть. Просто я все еще не могу опоминться. Прийти в себя не могу.
  - Я понимаю, всхлипнула она.
- Не могу поверить, что выкарабкался. Был момент, когда я думал, что уже все...
  - Я понимаю, Коля.
  - В это действительно трудно поверить.
  - Я все понимаю, миленький мой.

Она плакала. Плакала тихо, будто и не плакала вооке, а так, сидела, уткиувшись лицом в колени. А он курпат и курпат, докуривал паширосу до мундитука и начинал новую, и смотрел в бледнеющее окно. Там, за холодным потным стеклом, зарожлался новый рець.

— В нашем взвоје долго не было потерь. Сколько раз вылетали по тревоге в горм, сидели на перевалах, сопровождали караваны на Союза, и пичето. Реа только сержанту в бронежилет пули ударила, с ног сбила, ребра помла. А тут ивверстале судьба. На дороге... Неразбериха... И, как всегда, не поинть, откуда стреляют. Справа ущелье. Вначале загорелать одна машина, потом другая — наливники с пефтью. Капитан дал команду залечь за порогой и вести отони, в сторому чишелы. Велишки заза порогой и вести отони, в сторому чишелы. Велишки за-

метили там. Мы разделились. Втроем побежали по тропе, вскарабизансь на уступ, залетил. Там была неболь нави площадка. Залетил так, чтобы в случае чего подстраховать друг друга. Винзу из крупнокелиберных пулеметов палили по ущелью и куда-то вдоль дороги и вверх, и пули летели через напи головы. Потом опомиплись немного и начали освобождать дорогу, чтобы ликвидировать пробку.

Откуда-то на середним колонны вышел танк и «рогом» начал сталкивать наливники в пропасть. Это очень непросто. Машины горят — издали жаром обдает. Танк хоть и железный, по каково там, в нем, когда рядом пефть горит.

Мы лежали и следили за тропой и за ущельем. Тропу мы почти миновали, а ущелье было напротив. Там инчего подозрительного вначале мы не нашли, так что и стрелить-то толком некуда было... А потом мы их увидель. Когда дорогу немного очистили и колонна пошла, они, гады, запервинчали, повылевали из пор. Их было очнь много. С такой крупной бандой мы еще не встречались. Машины прошли, а мы остались. Так надо было. Вначале справа от меня стрельба прекратилась, я подумал, что Миша автомат перезаряжает и что-то замещлался. Миша лежит на синне, весь в крови, и в небо смотрит. Теперь забыть не могу, глаза поутой раз закорог, ле-

жит Миша, весь в крови, и в небо смотрит... Потом Руслана ранило. Стрелять он уже не мот. В руку попало и в живот. Я расстрелял все натроны. Пополз к Руслану. Головы не поднимаю, так, на голос его ползу. Он стонал сильно, меня все звал. Он тоже весь в крови. Целая лужа натекла. Страшное дело. Никогда не видел, чтобы у че-

сильно, моня все звал. Он токо весь в крови. Целая лужа натекла. Страншюе дело. Никогда не видел, чтобы у человека столько крови вытекло и он еще жил бы. Он корчится, живот рукой зажимает, а из раны вместе с кровью течет что-то. Вавалил его на плечи и бегом к дороге. Там наши броники стояли, из пулеметов лушили. А духи нас уже засекли. Первая пуля была в ногу, я сразу и унал. Как падал, не помию, инчего не помню, даже боли пе помню. Ребита нас вытащили. Потом вертолеты прилетели и забрали нас. У меня в руке граната была с вырванной чекой. Так вот они еле пальщы мне разжали. Зря я побекал, и Руслана не спас, и себя загубил. Руслан умер в тоснитале. В живот — самое плохое ранеше. Мучилья долго.

 Зачем тебе была нужна граната? — спросила сквозь слезы Вера.

Зачем? Граната всегда нужна, — ответил Нико-

лай. Окна

Окна обозначились, забледнели — совсем рассвело. По дороге промчалась легковая машина, затормозила неподалеку, и голос Паукова позвал властно, нетерпеливо:

Хуланенков! Йодойди-ка сюда! Да побыстрее! По-

быстрее!

Дальше говорили тише, ничего нельзя было разобрать. Только один раз голос Мишки Хуланенкова взвился над пустынной улицей:

Да пошел ты!.. — и снова опал.

Николай потянулся к окну, дернул штору, она качнулась и закрыла ясную полоску утра. Сказал, кивнув па зарозовевшую штору:

— Этот-то все командует?

- Командует. Что ему сделается? И она, мельком взглянув на мужа, спросила осторожно: — Ты ж с ним вроде бы ладил?
- Был грех терпел. Теперь некогда. Эх, жаль, не придется мне с ним больше работать вместе!
- Почему не придется? Мы ведь никуда не собирались уезжать. Ты всегда писал мне, что скучаень по Крисаново-Пятнице. Или это тоже неправда?
- Правда, Вера, правда, хорошая моя. Он обиял е ав плечи, прижал к себе. — Не работник я теперь. Инвалид второй группы. Ты же сама видишь, какой я. Тяжелое ранение. Может, еще и пройдет. Вот тогда группу спимут. Только когда это? Работать хохта. Во как работать охота, Вера! А Пауков.. Что он мие предложит? Сторожем на ток? Или кладовщиком? Метлы костинкам выдавать? Нет, Вера, ты же меня знаешь, мие на землю хочется, в поле. Ладио, оклемаюсь малость, на комиссию съезяку, а там видию будет, что и как. Только в сторожа я, Вера, не пойду. Пусть там пока дед Пахом делами заправляет.

Он погладил ее волосы.

Самое страшное уже позади. Я деда на станции в Городке встретил. Мудрый дед. Из Студенца. Так он, дед этот, знаешь, что сказал?
 что.

- Ничего, говорит, солдат, держись. Нашему брату,

мол, похуже еще приходилось. Примкнуть, говорит, штыки.

— Какие штыки?

 Есть такая команда: примкнуть штыки. Это — когда в атаку или когда уже все, до предела дошло.

Госполи, почему ж нам так не везет в жизни!

Разве? Перестань, все нормально. Нормально, Вера. А ну-ка прекращай. Посмотри на меня. Посмотри и скажи прямо, может, я тебе, такой вот, с костылем, с дырявой грудью, в тягость?

— Что ты говоришь?! Что ты такое говоришь?! Кто

тебе позволил так говорить со мной?!

— Хорошю. Больше об этом — пи слова. Только, даисразу договоримся, и ты обо всем этом — ин-ви-Чтобы и ничего такого не слышал. И не жалей мени. Противно, когда жалеют. И об Афгане тоже не надо больше. Не надо. Как-нибудь сам расскажу все. А что касается работы, то я еще поработаю. В совхозе давно пора порядок навести. Пауков-то, по всему видать, зажирел на государственных пайках. С пародом вои как разговаривает: «Подойди-ка) за «Побыстрее!» Народ ту, податливый, терпит. Пауков это чувствует. Что-что, а психолог он хороший. Он знает, где нажать, а где и подождать можню.

Она не хотела рассказывать ему о недавией истории, думаял, как-нибудь потом, но, может, потому, что именно Мишку отчитывал за окном директор, может, просто оттого, что пикогда и пичето не умела тапты и оставлять на потом, — вспомнила она ту коштмарпую ночь и то, что было потом — сплетни, наемешки и намеки директора и рассказала обо всем.

 Ладно, разберемся, — ответил Николай; голос его сразу стал глуше, резче. — Разберемся и с этим.

Но ты-то хоть мне веришь?

Чего бы мы стоили — без веры.

Я не понимаю, зачем ему это нужно? Небылицы.
 Не понимаю.

— Зачем... Ты ведь как огонь — спокойно жить не можень. И ему покоя не даень. То там подпалищь, то здесь обожжень. — И спросил неожиданно: — Отчитываетесь сейчас как?

— Как и всегда — набавляет процентов на тридцать. Проценты могут увеличиваться пли уменьшаться в зависимости от времени, ситуации. Точнее сказать, все зависит от настроения и желания директора. Если в районе в целом дела плохи, то «Рассвет» всегда готов выручить. «Рассвет», ты же знаешь, никогда не подведет.

- Зарывается Пауков. Это ж подсудное дело недостоверная отчетность. Вот он тебя в руки взять и решил. Чтобы попокладистей была. Вспомни, как ты со сводкой о весением севе нервы ему потрепала?
- Знаешь, я тут еще статью в районку накатала, призналась Вера.
  - О чем? ^
- Обо всем поиемпогу. О бригадах подрядных, о том, что опи существуют у нас только на бумаге. О том, что огороды людям пужно обрабатывать совхозной техникой и в первую очередь. Ну, в крайнем случае, одновременно вести работом и там, и там. Количество тракторов и прицепной техники это позволяет. Привела необходимые цибры, воесты и пвочее. На вот, почитай.

Вера вытащила из тома Сельскохозяйственной энциклопедии вырезку из районной газеты и подала ее Николаю.

- ледии вырежу из ранонной газеты и подала ее инколако.

   А еще хочешь, чтобы тебе теперь спокойно жилось, — прочитав статью, сказая Николай. — Да ты теперь заклатий его враг. Иван Николай статьи поступков пе проплет. А это — поступок ого-го! Ты здорово напикала. Ты и писым мие холопие нисала.
  - Тебе нравились мои письма?
  - Некоторые из них я привез, ответил он.
  - Зачем?

— Не знаю. В семь часов Вера ушла на планерку. Даже чаю не успела попить. Но вскоре вернулась, сказала, улыбаясь:

- От-пус-тил! Представляешь? На два дня отпустил.
   Я и не просила. Сижу в уголке, молчу, а он: на два дня, говорит, по случаю возвращения мужа из рядов нашей Советской Армии домой.
  - Прямо так и сказал?
  - Прямо так.

Николай усмехнулся.

Вера повесила в прихожей куртку и задержалась возле веркала: взглянула по привычке на свое отражение и удивилась тому, как блестит у нее глаза. Как трава после дождя, ульбиулась она и снова повторила мысленно: как трава после дожди.

Он тебе сейчас позвонит. Планерка закончится, и

позвонит. Поговорить с тобой хотел. Обиделся, что ты к

Зайлу еще. Успестся.

И действительно вскоре зазвонил телефон. Николай сиял трубку. Разговаривал сухо и скупо: здравствуйте, Иван Николаевич, да, ничего опаслото, нет, с работой пока придется подождать, нет, пичего не надо, все есть, веченом зайти: да надо поговорить.

Вечером Николай оделся в солдатское и вышел на

улицу.

На скамейке под черемухой сидели старухи. Оп поздоровался, и они ответили:

 Здравствуй, сынок. Доброго тебе, милок, здоровычна. Отслужился?

Отслужился, — сказал он и по тропинке, белевшей

в черемущнике и акациях, захромал в сторону директорского дома.

- Вернулся. Ну и слава тебе, господи. То-то радость

бригадирке нашей, — вздыхали вслед ему.

Вера включила телевизор и забралась на софу, подкав под себя поги. Передача оказалась скучной, она выключила телевизор и в отстоявшейся типпине почувствовала сразу, как вусто в доме без Николан. И подумала о тож учо теперь она и дия, показуй, не сможет прожить без него — одна. Она побродила по компатам, включила в прихожей свет и снова постояла возда- зеркала. Глаза все еще светились, по уже не так, как утром. Она себе не повямалься по компатам, так утром. Она себе не повямалься по уже не так, как утром. Она себе не повямалься по уже не так, как утром. Она себе

Зачем он пощел к Паукову? О чем ему с ним разговаривать? Мог бы и по телефону поговорить, в крайнем случае, зашел бы в контору. Резким стал каким-то, песлержанным. То молчит, то вдруг начивает взахлеб все рассказывать, объяснять. А Пауков, если Никозай начиет ему рассказывать что-инбудь наперекор, сразу обо мие станет докладивать. Что было и чего не было — все в дело пойдет. Вера вспоминла, как всиммух тогда, на переезде, всегда такой сдержанный и терпеливый Мишка Хуханенок, и ей стало песпокойно за Николая. Уж сели Мишка не вытерпел, а мой же и подавно... Она встала, походила по кухне, от окна к двери, от двери к окну, постояла над чайником, подержала над ним ладони, будго они мерали. Вода в чайнике стала робко посвиястьмать. Но Вера выключила газ, прошла в прихожую, накимула на двени куртку и торопливо сбежала по лестиния Волге калитки у директорского дома Николай остановился, ностоял немигот, затоптал недокуренную напиросу, во рту от табака стало горько, расстетнул верхине пуговицы гиминастерки, потер вспотевшую груда и шею. В госпитале, особенно перед выпиской, он тпательно всрывал от врачей свои недомогания, держался, хотелось поскорее домой, а теперь будто караулит, настигает эта противная слабость. Да, видно, в вираваху кораулила, подумал он, ждала, когда приду домой. Чтобы больнее было. Может, лействительно курить бросить? Или котя

бы — поменьше? Во рту горько...

Николай посмотрел на освещенные окна, свет горел даже на веранде, и, поднявшись на крыльцо, нажал кнопку звонка. Когда он собирался илти к Паукову и когда уже шел сюда, даже минуту назад, когда курил и смотрел на освещенные окна дома, не знал, как поступпт, что скажет, и вообще, зачем илет, хотя с самого начала ком злобы лежал на пне пуши и павил, жег, а теперь, когда гле-то там, в тишине лома, потревоженного его звонком, услышал звуки шагов, сперживаемое покашливание, понял, что, если выйлет жена Паукова. Нина Николаевна, или дочь, он уйдет отсюда, так ничего и не разрешив. И злоба измучит, запавит его. Потому что, так складывалась в последнее время его жизнь, разрешением проблемы для него было сиюминутное действие. И только действие. Вариантов не было, варианты предполагали выбор. А на него попросту не оставалось времени.

Дверь уже отворяли и, когда он увидел в дверном проеме лицо Ивана Николаевича, его коренастую, заметно прибавившую вширь фигуру, подумал удовлетворенно: ну вот и хорошо, вот и добре, как сказал бы наш прапор-

щик Нечипоренко.

 Николай! Донцов! — Пауков вскинул руки, заемеялся громко, но в глазах его Николай заметы пастороженность. — Ну, проходи в дом. Проходи. Гостем будешь, герой Афганистана. А мы тут тебя, понимешь, к веспе ждем. Модосца, молодец, цичего не скажень.

Николай стоял молча. Пауков же говорил и говорил,

размахивая руками, приглашая его войти:

 — А в контору-то почему не зашел. Я, признаться, немного даже обижен.

 Ничего, переживешь, — сказал Николай, и ему захотелось опереться на что-нибудь, будто земля под инм шатнулась, напомнив о том, что он забыл даже костыль. Слабость тецерь подалась в ноги, он почувствовал, как задрожали колени. Рано, рано тебе еще без костыля, Споткнешься где-нибуль и не полнимешься.

Н-не понял. Что ты. Николай, сказал?

 Переживень, говорю, Невелика бела. А вот зачем ты, Иван Николаевич, солдатку обидел, за это и хочу спросить.

 Солдатку? Какую солдатку? Николай, ты, видимо... - Знаешь, какую солдатку. Тут она одна была на

всю деревню.

 А-а. — натужно засменися Пауков. — так это ты о Вере Александровне?

Эх. нехорощо это. Иван Николаевич, соллатку оби-

 Постой, Николай, что это у нас за разговор? Ты проходи. Проходи, там и поговорим обо всем.

Некогла мне.

 Некогда? А, да, понимаю. Вера Александровна, ви-димо, уже ждет. Угадал? А? Да, Николай, наговорили тебе, вижу, с три короба наговорили. Что ж. на чужой роток не накинешь илаток. Но. Коля, дорогой, если обращать внимание на все, что о нас говорят, то как же жить? Леревня... В леревне, брат ты мой, живем.

Я тебе не брат. — оборвал его Николай.

Но Паукова, казалось, ничуть не смутили его слова. Переждав мгновение тяжелого молчания, он снова заговорил ровным, спокойным голосом:

- Деревия, Коля, без слухов и сплетен не живет. Тут это вместо театра и кино. Вот обо мне, например.

так и вовсе невесть что...

Николай уже не слушал его, он сосредоточил все свое внимание на нодрагивающем подбородке Паукова, и в следующее мгновение тот уже падал, тяжело и грузно, на табуретки, в глубину веранды, Николай ожидал, что на шум сейчас кто-нибудь выйдет из дому. Если дочь испугается. Надо было, промелькнуло у него в помутневшем сознании, хотя бы отвести его от крыльца. Если жена, тоже испугается. Но из дому никто не вышел. Видимо, там никого не было. Николай ждал, когда Пауков зашевелится. Вскоре тот действительно повернулся на бок, так же молча подполз к стене и привалился к ней плечом

- Hv. Иван Николаевич? Почему же ты не смотришь мне в глаза?

Пауков дышал тяжело, похоже, он не вполне еще при-

шел в себя. Он ничего не ответил Николаю.

 Коля! Что ты наделал! Ты ударил его? — услышал Николай испуганный голос Веры. Он оглинулся: Вера стояла по ту сторону штакетника и испуганно смотрела па него.

Да, теперь пора было уходить. Николай еще раз посмотрел на Паукова, спросил:

Может, тебе помочь встать? Или воды принести?
 Сам. Сам. — Пауков замахал рукой, и, глядя на

это. Николай едва не рассмеялся.

это, гиколам едва не рассменлом.

— Вот тя тут у нас, Иван Николаевич, — сказал он, пагиувшись к Паукову, — и дарь, и бог. Все тебя боятся. Все делают по-твоем у и только по-твоему. Глаза боятся на тебя поднять, когда, не дай бог, провинятся в чем-нибудь. И уж тогда ты их терзаешы! Упичасешы! Уничтогкаешы! А какое ты на это имеешь право? А? Ты же трус еще, как выясинлось. Ну, воды дать? Да ты не думай, что насмехаюсь, мне тебя и в правау жаль, сволочь такую. Ладио, полежи, подумай, как тебе дальше нами поващи.

Поговорили, подумал с усмешкой Николай и носком сапога резко захлопнул дверь. Он ни о чем не жалел.

Он взял Веру за плечи и отвел в тень акации.
— Зачем ты ходила за мною? Ты что, следила? Глупо.
Больше не пелай этого.

Но ты ведешь себя как-то странно. И я боюсь...

Чего ты боишься?

 Что ты натворишь чего-нибудь такого, что потом невозможно будет поправить.

— Ты боишься, что я кого-нибудь убью? Успокойся, я

никого не убью.

- Я не об этом... Я хотела сказать, что ты стал каким-то другим. Совсем другим. — В голосе ее был страх. Страх и отчаяние. — Раньше ты был не таким, я теперь болось за тебя. Ну что такое с тобой, миленький? А?
- Да, возможно, я изменился. Николай отпустым ее плечи и полез в карманы за куревом. — Прошло время... Вера, ты понимаешь, время прошло! Того, что было, уже не будет. И вспомии, как ты раныше упрекала меня за мяткотелость, за бесхарактерность.
- Ой, что ты наделал! Что ты наделал, Коленька!
   Спички в его пальцах ломались, и он никак не мог прикурить. Он сунул папиросы обратно в карман и ска-

зал, что раньше все мы были другими, что с этим нужно смириться, что иного выхола просто нет.

Дай-ка я тебя обниму как следует, — засмеялся

он. — Все? Успокоилась?

 Успоконлась. Ты весь в поту. Дрожишь. Господи, ну зачем ты его ударил? Он же завтра в милицию сообщит, что его избили. Он, может, сейчас уже звонит. У нето везде друзья. Тебя могут забрать. Он на все способен,

ты еще плохо его знаешь.

— У него — друзья? Успокойся, Вера, это не друзья. Он и все они и знатьт-ю не знают уже, что такое — друзья. Що це таке, как сказал бы наш старшина. У него есть небольшая упряжка шакалов, которые веаут тол, ко тогда, котда шх хорошю кормят. Когда шк, к примеру, каждому, по получии свеженькой говядинки к праздичку подбросит наш начальник или по паре баранчиков. Разумеешь? Сам-то он, Пауков, тоже — в упряжке. Только в более сольдиой и выпосляюй. И холяниом у них товарищ более представительный. И я вот своим крестьянским умом думаю: а что, если у него возможность-то эту — подкармливать шакалов совхозным добром — отнять? Если ему ваять ла по охкам?

 Если бы. Да он не дурак, все хитро делает. Так что нам с тобою революции в совхозе не сделать. А я вот попыталась. Нужно, чтобы люди сами все поняли, чтобы

все разом заговорили.

— Люди молчать будут. Даже если им будет совсем плох. Люди все будут думать, что кому-то еще хуже, что, ладио, мол, потериим, что ж поделаениь. Чего-чего, долготерпения у них хватит на двоих Пауковых. Ты не сделала, а я сделаю. А уж за сплетию я с него в любом случае спроицу.

Что ты еще собираешься делать? Ой, не надо бы

ничего, а?

— Почему ж не надо? Надо. Очень даже надо. Зло должно быть наказано. Разве не так нас в школе учили? Как он вас весх тут запугал. Коллективно дрожите. Великоленное зрелище. А почему дрожите, и сами толком не знаете. Давай-ка садем, посидим немного. А в милицию он не сообщит. — Николай усмехнулся. — Не такой он дурак, верно ты заметила. Он теперь ждать будет. Удобного случая. Когда, к примеру, я оплошаю. Или ты — где-инбудь в чем-инбудь. Вот тогда-то он и выныриет.

 Павай я тебя согрею. — сказала Вера, ей уже не хотелось ни говорить, ни пумать о том, что случилось, Обияла за шею. - Может, за фуфайкой схолить?

Не нало, так хорошо.

Ночь легла на леревню тихая, густая. Такие ночи бывают разве что осенью — гулкие, покойные. И коротать их нужно влвоем, иначе крепко затоскуещь, волком завоещь. Такие ночи и страшны и хороши одновременно.

 Ну? — Николай попеловал Веру в висок. — Не журись. Это працор наш. Нечипоренко, говорил так, Хороший мужик был. Ну. чего ты зажурилась. хорошая моя? Не нало. Вилишь, жизнь-то наша налаживается помаленьку.

Он снова поцеловал ее, теперь в щеку и в уголок подураскрытых губ. Она ответила, булто только того и жлала. Ла уж верно, жлала. Она ответила и еще крепче прижадась к его груди. И горечь таяда, таяда оттого, что счастье было так огромно, и это невозможно было так вот, сразу, омрачить даже тем, что произошло полчаса назад. Она и с Николаем хотела поделиться своим счастьем: и она зашентала ему, потом вируг поняла, что не то говорит, не то совсем, и замолчала. Но зато уж целовать стала крепче. Но сдержанность Николая в конце концов остудила и ее горячие губы. Да, подумала она, как здорово он изменился. И спохватилась сразу, словно бы защищая его: да ведь и я прежней не осталась. Да, теперь напо жить тем, что есть. Да и что мы такое потеряли? Ничего ведь не потеряли. Главное, что друг друга не растеряли.

Окончание на стр. 161



Товарищ

#### НАШ СОВРЕМЕННИК

ГОРОДОК, тде ои родился—деревянный, одноэтажный. Впрочем, ни егородо, это даже, а поседом. Рабочий поселом Солниский, что на самом стыке архангельских и вологодских земель в темных лесах затерался. А Вътка все же больше люби. Пежму — за неохватный простор, за светлые холмы. А может, потому Пежма сму так мила, что отеп родом оттуда. Стработав на своем кране дае

# «ЭТО ВСЕ ПОТОМ БУДЕТ ХЛЕБОМ...»

смены, отец за полночь добирался до дома и, едва перекусив, усаживался у Витькиной постели. Ах, какие книги пересказывал он сыну: «Капитанскую дочку», «Дубровского», «Водод»... Отец умер сосем еще не старым — сказалось военное детство. Если положить рядом фотографии отца и сына — очень похожи.

Перечитаю записки и письма,

Старые фото пересмотрю —

И ты придешь ко мне, памятью высвеченный, И я пойму, почему так дюблю

Этот домик, в черемухах спрятанный...

И мама войну захватить успела тоже...

Мама девочкой пятнадцатилетией Из чердачного смотрит окиа... Беломорье. Холодное лето.

И Отечественная война...

А они еще девочки-школьницы, И в косичках у иих еще бантики, Но уже — защитинки Родины:

И ремни по уставу, и ватники...

Впрочем, непростое детство своих родителей он до конца поймет и оценит, лишь став солдатом. Там, на границе, в дозоре, и отец, и мать, и вообще многое привычное вдруг высветилось совсем по-новому...

ИЗ СВОИХ дальних краев он приехал в Ленниград, определился на Кировский завод. Направили пария в центрально-ремонтный, грузчиком. Конечно, «перебрасывать железки» — занятие не самое интересное. Хотя и зарабатывал новичок вполне прилично, однако заскучал. Перевелся на участок нестандартного оборудования, стал ремонтировать мостовые краны.

В бригаде оценкам быстро: Бовькин — работник стоящий, так подышник мотеот от гразы, что любо-дорого! Да, проверку «на грязь он выдержа». Особение трудно было осенью, во время профипримент об предуставления об предуставления предуставления предуставления предуставления предуставления предуставления правдыник: сталевари — «при галстучдах», к слесарям — чуть не по мненьстчеству». И, гладя вы поворожденный металь, к которому он, Виктор, теперь тоже имел отношение, парень подумал о
пось, «з дебе» бада предильнамения этот метал. Дая тракторов — так

Этот пышущий жаром металл, инеподавастный руке человечьей, возмущение в груди рокотал темнольной мартеновской печи. И рымал, точно загнанный зверь, грудые билас своей многотонной. Но лежит покоренный теперь, тажко замерший перед разгопоми. И пошел. Нарастающий ход. И прокат прогибается стеблеми. Это все непременно взойдет, Это все непременно взойдет, Это все непременно взойдет,

Захотелось осноять новую профессию — и пошел в фасолно-литейвый, обрубщиком. Знал, что дело обрубщика — не для слабых, по все равно привыкал с трудом. Напряжение при общении с вибрационной машиной такое, что, случалось, просиется утром, а пальцы — не разотнуть. Ничего, осном и это.

И вдрут выясивется, что надо начинать все сначала: в так называемом ШИПе, цеке штампов и приспособлений,— острав некватка рабочей силы. Цех после реконструкции, оборудование новое, лоди здесь в основном молдые. Так вожь бы высок предложили перейти именцо сюда. И стал комсомолец упрямо постигать очередную специальность — газорежика.

Не так много времени с той поры минуло, по Лев Ильич Трелик, мастер, называет уже бовымина асом. «Ну уж асс. местех бовыкин. — Вот Волода Коллов — это действительно ас!то Одиков вооблед Кине. — Вот Волода Коллов — это действительно ас!то Одиков вооблед Китро Биктор молодец. Хитрое л. ето заявлеет — резать большакий Оказывается, очень хитрое. Первым делом надо уточнить марму сталы, яким реам; по есть подобрать пужный мундштук, определать отигмальное давление кислорода. От тебя заявлент, как ты разогреешь металл, как заядыв фанкжение. Причем трудно еще и потому, что постояние приходится смотреть на плами: очки тут не помотут, так как надо, действовать по разметке, образываенной медом. Конечаю, пакаль, копотъ, шум... И физические кагрузки — отсо

контур не очень сложный, книжку открывает. «На книгах, -- смеет-

ся, — помешан я давно...»

В четырех библютеках записан: в заводской, общежитской, на удыце Циолловского и у Балукйского покзала. А нашее развы мог бы приносить в свою комнатку сразу и Аермонгова, и Грина, и Рубцова, и Симновова, и Хемнитузи, в Бальзака, и Стецала, и Бериса...... Снова и снова вслушивается в Заболоцкого: тот, кто жизныю живет настонацей, кто к похъзые д'астепа привыл, вечно веруга в жизногородный,

В его общежитской «келье» на проспекте Огородникова — кроме книжных задежей, взятая выпрокат пиштурая машинки в нео-скиер. Велосипед — для поддержавия спортявной формы. Но вообще-тобовыки но берата, в недолю — досятик иклометров. Копечно, и ва завод бегом, и обратно, причем в добую погоду, хоть и традцагиградусный мрога: натвитул тренировочный костом, кеды — и в путь! Так патикилометровая дорга до проходной укладывается в двадцать митул. О перед этом корссом» в соседнем скрее пепервенено обтирается светом. Даже в толь обожаемой бане («Баия» — моя слабость») не столько нарытся, сколько стоит под ледявым хипем».

Да, на работу — бегом. А вечерами и в выходные по городу предпочитает бродить не спеша...

Вздыбленные кони над Невой. Снег Сенатской от заката ал. Пушкин с поседевшей головой С пьедестала на меня взиролет, бородил весь вечер напролет, Бормотал беспомощно стики — И кружил меня водоворот Человечарки и иных стикий...

В цехе мне сказали: «Бовыкин? Мировой парень, страхделегат!» Однако, услыхав от меня про «страхделегата», Виктор удявился: «Это они, наверпое, мнеето в виду, что я ходал в больницу к Ивану Ивановичу. Так ведь вовсе не по какой-то там «общественной» линин, а по номнальной. челопеческой...»

По человеческой... обрадовался старый рабочий и неожиданному гостю, и апельсинам. Расчувствовался, вспомнил войну. Про войну у них зашел разговор еще и потому, что в газетах — снова и снова тревожные вести...

Уже привычно: третья полоса — И кровь сочится между строк упрямо, И веет от газетного листа Пооговклым тяжким запахом напалма...

КОЕ-КТО из сверстников считает Виктора странным. Почему! Ну, во-первых, в отпуск на Черное море ин разу не ездал. Только домой, чтобы маме помочы: легом — на сепокосе, зимой — дров наколоть (каме добимое занитие!). Во етгорых, потому странный, что ве поинмеет, как это можно пойти в театр без Галстузы. В Търетых, очень уж в Вобщем, много завате в песе про Бозыкина. А пот про то, что оп

Des MCAES

пишет стихи, понятия не имеют.

#### ВУЗ: ЭТАПЫ ПЕРЕСТРОЙКИ



### мы кузнецы!..

ДОВОДИЛОСЬ за нам видеть девушку в фартуке, с инструментом вруках, у кузиченног горнай Брад да. И. Ис же, песмотря на всю ка-жушкусся парадоксальность такого факта, в дружном коллективе кузивецов-любителей Московкого государственного педагогического института имени В. И. Ленина худенькая, отнюдь не отличающая са этагенческой силой студентах четвертого курса дина Мастикова, как говорится, «спой парень». Но о Дине и ее коллегах-кузнецах, будицки викольных педагогах, несколько полже...

Спачала о таком необычном явлении на сегодняшний день, как сочетание: педагогический институт — кузница.

Все начинается с идеи. Она вынашивается, оформляется, и, казалось бы, остается только воплотить ее в жизнь. Но, оказывается, воплотить бывает труднее всего. Кто-то в идео не верит, кто-то верит, но ссылается на «объективные трудности». а кто-то и верит и не ссылается на трудности, однако просто отмахивается от нее рукой как от назойливой мухи — лескать, не ло илеи сейчас... Идея угасает, затем

ее попросту выбрасывают на свалку.

Тут-то и нужим сосбые качества носителя, точнее — вродителя и нден: он должен быть не только энтумаестом своего дела, не только одержимым, он должен быть ЛИДЕРОМ — пусть сначала даже не-большого кольсктива единомышленников. Он должен показать, на что способен сам, зажечь других своей идеей, а уж потом... «Если дружно навараммся то...»

Выпускник художественно-графического факультета МГПИ Владимир Сидоренко защищал свой диплом на заводе «Серп и молот». Тема диплома выходила за рамки обытиного: «Угодко отдыха на за-

воле».

что тут необычного? А то, что декоративные панно, перегородки, столики, стулья и прочие атрибуты уголка были... коваными.

Дипломная работа получила оценку «Отлично с похвалой» оценку весьма редкую, а самого Сидоренко пригласили работать

на родной кафедре декоративно-прикладного искусства.

Судьба не баловала Владимира. До поступления в вуз он успел поработать и осветителем на киностудии, и в мастерских худфонда, и и а заводе. Только после всего этого он пришел к убеждению, что нет инчего прекрасиее и благороднее, чем быть учителем, воспитывать молодое поколение.

Еще студентом четвертого курса Сидоренко увлекся кузнечным горизом. Готой дела неподатлявле желесо мятким, посхушныму из него, как из пластилины, можно слепить все что угодно. Часами проставива ло в кузнице «Серпа и мололе», любуясь работой кузнецов. И вот тут-то пришла идея! А что, если? Поначалу он даже усомникае: нег, не выядает. Но если попробовать все-таки?

И Сидоренко, никогда не державший в руках молота, не обладавший большой физической силой, решился. «Это то, о чем я мечтал»,—

признавался он позже.
Так он стал лидером.

Ему повезло. Его идеи встретили понимание и поддержку в ректо-

рате, получил он «добро» и на своей кафедре.

Кузницу строили, как говорят, всем миром. Ректорат предоставиь в редпоряжение внутриястов обващую когальную института. Сейчас, когда смотрищь, как полыхает огонь в обоих горивах, трудно даже представить, какую миноготрудную подготовительную работу провезия здесь ребята, сколько всякого мусора было извачеено отсода, сколько звакооб было речищено. Сделали один гори, поготавил две наковальни, обазвелись инструментом, получили Уголь, металь.

Известно, что законченность изделию придает не что иное, как ручка, — будь то ручка входной двери, шкафа или электронного устройства. Представьте: дверцу инкрустированного секретера вы открыва-

ете при помощи торчащего ржавого болта... Нелепосты!

Так вот, процесс обучения новичка в кузиние взачинается именно с ручки. Ему показывают эски взделям, выполленный студентами кафеды декоративно-прикладного искусства. Чтобы не гасить в начинающем кузинеце творческое начало, в его работу никто не вмешивается; делай все сам! делай как подсказывают тебе твое чутье, твоя шитунция!

Естественно, теорию ковки, практические навыки, технику безопасности новичку предподносят наставники. Сидоренко с первых дней



Ольга Макарова.

Занятия со студентами ведет Владимир Сидоренко (в центре).





Светец. Работа А. Ладыгина.

Вот такой меч отковал Игорь Волков...



работы кузинцы поставил перед собой задачу: не навязывая своюго менения, научить, как профессионально, с высосим качеством выполнить работу. И непремение после завершения работы следует втор-ческий авиаль, обсуждение разбор. В небольшой комнатев, примыжающей к кузинце, разбираются все достоинства и недостатки выполненного задания.

Сидоренко, между прочим, сам прошел хорошую школу мастерства, постатая зам кумячентого дела, переимая полежний опыт у знаменитых кумецов-профессионалов. Он встречался с ними на фестивалях кумечного мастерства, ездал к ним на стажировку. С них охотию делались своим умением, своими «секретами» В. И. Басов из Сузлаля. Л. И. Бушмелев из Пскова. В. П. Мокеев из Архангельска.

Он начал собирать литературу по кузнечному делу, сейчас у него

всерьез увлекся хуложественной ковкой.

Продолжим, одияко, расская о Дине Мясниковой, денушке-кулнеце: Поняжау она н не помышдяла о ковке. Разрабатывав те или нивые эсклым, иногда заглядывала в кулинцу, где хозийничали парии. Кулиение дело так уляско, ее, что спростал себя: «А чем и хуже кужикові» В детстве отец одобрал дюбе ее хорошее начинание, по эруда ди в пом гредпложить, что одляждя сто доля встанет уторна

Свысока, со сиисходительной усмешкой смотрели «мужики», «кузиечиых дел мастера» на нежное создание, подошедшее к пылающему гориу. Что-то булет

А было вот что. Дина отковала волюту — спиралевидиый завиток идеально правильной формы. Усмешки мгиовению исчезли. Расхолилксь парни можа.

На следующий дейь, придя в кузийцу, Сидоренко застал такую картину: все «мастера» трудились иад завитками, перед ийми, как эталон, лежала водкота, съработанная Диной...

ПРОБЛЕМА творческой личности всегда была и остается актуальной. Сейчас в ряде стран создаются центры по изучению творчества. Человека важио ие только обучить мастерству, но и пробудить в ием именно творческую личность.

Известно, как положительно вливет на творческий процесс конкуренция. Не надо ботяться этого слова, слишком долго пою было запретивым. Ведь речь идет о конкуренции в лучшем смысле этого слова. Если ты выполния изделяет се каким-то хитрым завитком имя оригиизлыно решил композицию, то другой мастер непремению эккочет излыно решил композицию, то другой мастер непремению эккочет сделать что-то более интерестове. Это психологически объясимно, и польковать отнат, метод, ию в итоге должно быть сделано что-то свое, особенное, не положее на прежнее.

Дать путевку в жизим творческой личности... Этой цели подчинея весь процесс обучения в педариситнуте в целом и на кафера декоративно-прикладного искусства в частности. Коллектия кафеды претрано от прикладного искусства в частности. Коллектия кафеды претрано от прикладного искусства в частности. Получив дициломы, станут работать в школе. И, кроме заинтий, например, живописью, они нут работать в школе. И, кроме заинтий, например, живописью, они путе киром вещей, на первый взгляд самых бросовых (баики, тряпки, палки), но пригодыки для изготовления замечательных жаделй. И в уссучков разноцвенной материи, капример, создавять оригинальные аппликации или куклад, жествиные банки использовать для ческихи, а из дере-



Знак визуальной информации. Работа Б. Скоморовского.

ва мастерить множество разнообразных поделок,—была бы фантазия! Будущие педагоги могут воспитывать в школьниках не только эстетические вкусы, но и уважение к материальным ценностви. Становлению творческой личности способствует и работа мастерской ухолжественной ковки, которой руководит Владимир Сидорен-

Уголок отдыха на «Серпе и молоте» — дипломная работа В. Сидоренко.





Украшения Работа О. Макаровой Мель, стекло-

ко. Дъм него педаготяка и некусство — единое целое. Он обладает редлия тавлятом — узаемь дъхоф долом. Он помогает ребятам увъ-деть красоту раскаленного металла, красоту кузнечной работы. Сейчас Сидоренко мечтает о том ремени, когда будет построено новое здание факультета и начиется строительство новой кузицид с тремя горыми. Он мечтает содять на базе новой кузицид центу молодежной пинциатизмы, который работал би на основе само деятом съберот метале съберо и кузицид с тремя предъяга съберо и кузицид работал би на основе съберо и кузектир съберо и кузектира съберо събер

Всего четыре года существует мастерская художественной ковки, но знают о ней уже многие. Представители педвузов Семиналатинска. Полтавы. Уфы. Витебска, побывав в кузинце, увидев увлеченных работой ребят, решилы создать кузинцы и в своих институтах. Коекто мечтает строить кузинцы не только при городских школах, но и при сельских, тае они сосбенно изжин.

ШКОЛА И ЖИЗНЬ. Миого лет они были оторваны друг от друга, онень кочется представить их в виде буксируемого и буссирующего автомобилей. Буксирующий — это жизнь. Между ними сцепка. На акком-то этапе пути она разоравалев. Жизны, ушла вперед, Школу пыталысь подтавляють плечами, а разрыв тем не менее увеличавласа. Давно уже пора связать трос, уравнять скорости, сокрачить дистанцию и идти колесо в колесо. И должиы это сделать педагоги зитузають, одержимые лоди, смотрящие вперед.

Статья эта называется «Мы кузнецы!». Многим захочется продолжить: «И дух наш молод». Да, дух настоящих и будущих педагогов молод, и среди молодых они всегда будут молоды сами.

## ДИАЛОГ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

#### ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ДО...

НАЧИНАЛОСЬ как обычно. Сверялись графики дежурств в Шереметьево-2, составлялись слиски переводчиков, собирались на «летучки», ежечасно утрясались сложности в общей массе проблем... Телефоны не замолкали даже за лолночь, штаб работал круглосуточно.

не законпани даме за поличен, выко райован дунастуственность обращения обра

Вот уже несколько дней шла работа по проведению и организации первого в нашей стране Международного фестиваля молодежной прес-

Сы. Возникает волрос. Молодежная лечать в нашей стране существует с первых дней революцин. Почему же до сих лор ин разу у нас не проводилось лодобных истреч! Почему только сейчас возникты днея проведемия международного молодежного форума! На этот волрос мие ответил шефо-деловрантель фестиваля Миханл Гухмам!

#### ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

В МОСКВЕ было солиечно, но ло-осениему прохладио. На бульварах и скверах толстым слоем лежали олавшие листья, Возле светофоров вслыхивали табло «Осторожно, листолад!», и колонна автобусов, направлявшаяся аэролорт Виуково, замедляла ход.

Тбилиси встретил гостей летним зноем, сокрушительным солицем, белесым, выщветшим небом. Глаза щурились от ярких красок. С лиц не сходили уныбки.

Разместиямсь в гостинице, осмотрелись и, засучив рукава, отправились на люцарь Риме, где на берегу стремительной (кри рассимулись шатры фестивального городка. 20 человек в течение 20 дней возводили его его на этой площары, а в этох вечер сюдя прифыли участник, чтобы учрасить свои павильомы, разместить экспозиции. До поздиего вечера и учрасить свои павильомы, разместить экспозиции. До поздиего вечера об станулись, еще раз отметив, что и лри свете лопной лучы не исчезля атмосфеев праздиния.

Олустел городок. Только шелестели на ветру плвквты, хлолали флаги и квиенный Ввхтвиг Горгасали, основьтель города, невозмутимо восседал и а коме, словно наломиивя, что лока он здесь — мир и локой будут царить в округе.

#### НАЧАЛО

С УТРА ТОЛПЫ горожаи шли ло слуску Бараташвили на набережиую Куры, где раскинулся фестивальный городок. Стулив на улицу, лосетители оказывались на оживленной выставке, где свою продукцию предстванли 500 издателей из 70 страм мнов.

Трудно было определить, какой из лавильонов пользовался большим винманием. Каждый был интересен ло-своему. Монгольские журналисты локвзали любольтную фотовыставку. Павильои Украины был увенчан трвдиционным венком, укрепленным под потолком, - венок создввал неловторимый колорит реслублики. Гвзетв «Молодежь Грузии» расположилясь в старом тбилисском дворике, где росло символическое дерево, на листьях которого квждый мог оставить автограф и ложелание. Перед входом в лавильон «Комсомольской правды» стоял большой стеклянный шар, в который опускались ложертвования ив программу «Долг» — они должны лойти на строительство реабилитационного центрв для воннов-нитеривционалистов. Стенд издательства «Молодая гвардия» наломинал открытую кингу, квждая страница в ней была отведена отдельному журналу. Поляки в оформлении сделвли основной акцент на традиционных молодежных плаквтах, а немецкие журналисты оформили свой лавильон квк кинжичю левку с витриной, где стояли лолулярные издания, а на прилавке лежали всевозможные сувениры. Кствти, деньги, вырученные от продажи сувениров — две тысячи рублей. — попиостью были виесены на счет 708.

#### диалоги и монологи

МНОЖЕСТВО встрем, множество впечатлений. Но ме только в фествальном городее прогодяло общение коляле. В разных комих города открытись, дискусснонные центры. Те, кого в оликоваля проблема охраны поред будущима. Тема «Новое политическое мышление» цена и практикая привлема журналистов, пишущих об участим молодежи в жизым и также центры, как «Права молодеж»— государственная защита кип и также центры, как «Права молодеж»— государственная защита кип сти— противоголяме или садментов). В дискусснонных центрых встратились журналисты и лисатели, ученые, молодежные лидеры и обще-

Пожалуй, самую большую зудиторию собрая клуб «Свобода спова. Как мы ее поминаел». Тчо сеть гласисоть и должем пн ей бать предел! Достаточно ли лопию отраживется общественное миение на стражицах массовых мопраменых изданий! Нексполько изваниелым в споят оценках и сумасниках ируальность и редакторы тазет и журналоп! Как пресса плаит сумасниках ируальность и редакторы тазет и журналоп! Как пресса плазапоминиться слова ливыского экиовитеся дали Хасана;

— В лондоиском Гайд-парке есть такой уголом, где каждый может авъступить и сказать век, что ему задумается, и микто не может запратить. Это — свобода слова. Но есть различные уровны этой свободы можно ругать во всеуслишание правительство и его решения, ко этим все и ограничится. Нужно найти такую форму, когда каждый человее будет мисть и столко возможность высказаться, и и гаразтиты гого, что его мнеме будет учтемо. Только при усповин соблодения этого тресвены я может бълг запраемаща проры обеспеченные сободы совемы и может бълг запраемаща проры обеспеченные сободы.

Радушные хозяева справеднико решини, что журиалисты из других сгран с нитересом познакоматся с жизнью сельских райоков реслублики. Накамуне открытия фестиваля делегации разъезались в грузинские селя. Смоуч-то были в диковиниу традини, быт и труд крестыя, а д для кого-то участие в граздиние сбора винограда — ртвели — было д делом дривачимы. Журиалистия из Франции други други муриались и в селе Чамдари, рассказывала о своих влечатлениях, энергично жестниулирута руками.

— Нам, французам, лонятен труд грузниских винодепов. И заботы и работа одинаковы. Глядя на труд гурджавицев, полнее ощущаешь препесть мириой жизии. И мы, молодежь, должны сохранить лланету от 
любой катастрофы.

Матти Нииранен из Хельсинки, представлявший газету «Тасавалта», лукаво блеснул глазами из-за стекол очков:

— Виноградная лоза — символ жизии! Не знаю, сколько винограда

#### ПЕСТРАЯ СМЕСЬ

ЮБИЛЕННОЕ ПУГАЛО. Приближается 500-летие отнрытия Нового Светв. По этому случаю выермиянсинй художини-модериист Рей Лихтемштейн создал скупьтурную иомлоэнцию в честь Христофора Колумбв. Ом залановая се в огромиый ящим и лереслал в дар городу Колумбв. Ом залановая дар

Городсине власти, увидев шестиметровую нелелицу, омрашенную в ядовито-желтый цвет с черными кралинивами, пришили в меописуемый ужас. Проведенный референдум чимовиниов утвердил лостановление: «Немедленко умичтомить это огородное лугало, дабы не осрамиться на всю Амеонну». Авангардистский шедевр уже готоявный судья города вымес «соломоново решение»: переподрить нежелаемый «подарочен» итальянсию» городу Генуе, где, кин известно, водился Хюктофор Колумб.

стно, родился христофор колумо. Интересно, мен лрореагнруют генуэзцы ив желтую ствтую из-за онеанв. Выбросят в Лигурийское море или тут же лерелодарят иому-либо еще!

ШУТОЧКИ СОВРЕМЕННЫХ ВАН-ДАЛОВ. Примерно лятнадцать тысяч лет назвд на территории Ислаини и Франции обитали ллемена, оставившие лосле себя ламять в вия собрал, но съел я его очень много... И не лотерял охоты к спорам со своими коллегами!

### до новых встреч!

ФЕСТИВАЛЬ закрылся. Отзвучал прощальный гала-концерт. Пришло время рвсставаться с Тбилиси и радушными шефвим. Стоя возле ввтобусов, обменявлись адрествий и приглашали в тости: «Будещь в Варшаее, обязательно заходий», «Спедуоция летом жау в Парижей» В ответ спышалось некулениее: «Мадлобу, геняцвяле! Жүн в тости!»

В самолете я разговорился с Мареком Сивецом, редактором лолулярного польского молодежного журмала «ИТД».

Подобные фестивали должны стать традицией. Можно встречаться в СССР, можно в Польше или Бельгии... Не так важно, где они будут проходить. Главное, что станет возможным постоянный диалог единомышленичнов со всего мира...

Фестиваль завершился. Й. лодводя его итог, можио привести слова первого секретаря ЦК ВЛКСМ Виктора Мироменко: — Самое необходимое — надо учиться думать, что говоришь, и го-

 Самое необходимое — надо учиться думать, что говоришь, и го ворить то, что думаешь!

## ПЕСТРАЯ СМЕСЬ

де уднамтельных по выразительности насиальных рисумов. Дреамие поди рисоавли бизонов, опечей, фигуры охотиниов, симаюлы небесных тел. Рисумии открыты во миотих пещерах по обе стороны Пиренева. Археологи и папеонтологи тродоливают саом исследования. Открываются новам видевры, пубтот и достигального подамия. И дот телеры ясем этим редиос-

и аот теперь асем этим редиостам пераобытном жнаописи грозис серьезиаа опасность. Ученые быот треаогу. И депо тут не а сырости пешер.

щер.
Ученые стопинупись с гримасами
западной цианпизации. Оназалось,
что ао многие из пещерных запоа

проминают туристы и устранавог там пинини и сузаний, После себа оми оставляют нучи мусора и кострища. Кроме того. завесильними пририсовывают и бизонам и диним пошадам фитуры мосмонатов, парашотистов и мотоциялистов. Малюют они там саом насем и ппощадиме ругательства. В дело идут филоматоры, иусим фрумтовой пас-

типы, губива помада и гаозди. Причина подобных безобразий ироетса, ироме асего прочего, а отсутствии государстаенных заназов, защищающих меприносковенность древних рисумнов, об историческом значении иоторых не раз напоминала ЮНЕСКО.



ЧУТЬ БОЛЕЕ года тому назад «Товариш» рассказывал о разработках новых приборов для ракней днагностики раковых заболеваний и ишемической болезни сердца, которые проводились на кафедре пропедевтики виутренних болезней Второго московского медицинского ниститута. Речь шла о приборе ямР. который днагностирует оикологические заболевания в ранней стадии, и вскользь упоминалось о приборе РИТМ-1 для ранней диагностики инфаркта мнокарда.

Итак, прошло чуть более года. Какие работы ведутся на кафедре сейчас, как проявили себя уже созданные приборы! С этим вопросами мы обратились к заведующему кафедрой профессору Владиславу Владимировичу мурашко. Вот что он нам рассказал.

— Вначале несколько слов о приборе РИТМ-1. Прибор предназначен для так называемого картирования сердечной мыши. Изображение появляется на экране цветного дисплея в виде шестидесяти пяти квадратов и

представляет собой как бы развериутую мышцу. Электрический потенциал синмается с больного при помощи маижеты с электродами — их столько же. сколько и квадратов. Манжета накладывается от грудн к спине больного. Цвет квадрата указывает на состояние сердечной мышцы: зеленый цвет — норма. красный — ншемня, черный — Кроме визуального некроз. контроля. номера квадратов фиксируются на бумажной леите. Главная особенность прибора состоит в том, что он расшифровывает картограмму автоматически, без участия врача. Все операции выполияет злектроника... Стонт отметнть, что самым сложным моментом в создании прибора явилось составление программы для мини-ЭВМ. Ученому-математику потребовалось на это три года! Сейчас изготовлено несколько приборов РИТМ-1, они проходят клинические испытания в различных клиниках Москвы и во Всесоюзном

Профессор В. В. Мурашко

кардиологическом каучиом ценгре. Прибор дает исключительную точность и надежность информации. Простой пример: во ВКНЦ мы подобрали группу больмых, уже обследованных, с лодтвержденным диагнозом, локализация очата поражения всераечной мышцы была выявлерак в 75 процентах случаев на самой ранней стадин заболевания, когда он еще не проæвлялся клинически. Этот метод позволяет быстро провести массовое обследование людей, подверженных фанторам риска. Весь анализ занимает несколько мимот. И поять селийный влихси

# ПРИБОР СТАВИТ ДИАГНОЗ

на с очень высокой точностью при помощи современных обычиых метолов исследования. Напомию, что такие методы заинмают достаточно большое количество времени. РИТМ-1 в течение нескольких секунд точно подтвердил днагноз, четко указывая локализацию и степень поражения сердечной мышцы. Без ошибок. Но это прибор будушего десятилетия. Пока что трудно наладить его крупносерийное производство, так как «начника» прибора РИТМ-1 требует особо точной регулировки, а наши злектронные лриборы, большому сожалению, оставляют желать много лучшего.

Сейчас ведется разработка прибора РИТМ-2, он лозволит днагиосцировать лоражения сердечной мышцы у больных с аритмией.

Приборы РИТМ-1 и ЯМР «Пальма» на выставке «Вузы здравоохранения — народному хозяйству» были удостоемы двух золотых и трех серебряных медалей.

С проминью прибора ЯМР

С помощью прибора ЯМР «Пальма» в результате клинических испытаний мы обнаружили этого крайне необходимого лрибора тормозится отсутствием электроники...

На кафедре ведется много актуальных разработок. В частности, разработаны лекарственные формы. При нанесении на кожу лрактически в любой точке орпредараты синмают ганизма спастические боли в сердце, головные боли, боли лри заболеванни сосудов в ногах. Сейчас их наша страна покупает за границей, на это идет валюта. Разработанные нами препараты гораздо эффективнее имлортных. Но вот ларадокс: внедрение их в практику задерживается изза бюрократических проволочек. Как это ин парадоксально, для налаживания выпуска преларатов в небольших количествах пришлось прибегнуть к помощи... коолератива. После утверждения Фармакологическим комитетом будем вылускать их в тюбиках, которые очень удобно носить с собой. Десятки тысяч больных, страдающих атеросклерозом и ишемической болезнью сердца, ждут их. Действне зтих препаратов будет бо-

О немециих шоссейных дорогах писали тан много, приводя нх в лонмер нашим разбитым большакв м. выаорачнвающим душу наизнанну, что мы ограничныся лишь тем, что назовем конечный лунит одного из наших многочисленных маршрутов онругу — Рехлин. Южнвя ононечность большого нрасивого озерв Мюриц — одного из сотен живолисных озер онруга - с лебедями, осоной, чистой водой, без лятен мазута н сиреневой ллении вварийных амбросов. Вместилище чистейшей аоды лосреди самой рвзвитой страны Восточной Евролы. Не чудо ли! Особенно ногда ежедневно узнаешь о бесчисленных атанах «волшебинцы химин» на Ладогу и Днестр, Волгу н Байкал. Зивчит, все-тани можно в условиях нидустривльного обществе жить в мире с лриролой, не портить ее!

Но целью нашей лоездин были все-тани не лебеди и чвйни озера Мюриц и не быстроходные яхты отдыхвющих здесь рабочих и служащих окрестных предприятий, хотя все это само ло себе заслуживает самого винмательного изучения — на предмет того, чтобы создать грвмотный досуг — ренревцию — у нас, нви у них. Мы ехвли на верфь, в лервичную организаиню Обществв германо-советсной дружбы, а всего таних оргвинзаций в онруге насчитывается 2200. Общее число членов — 236 тысяч человек! Это в одном онруге.

Итан, судостронтельная верфь

Рехлин. Унинальное, ведущее предприятие ГДР, где изготавплаваются сласательные ллавсредстав. Целый городон на берегу озера, с ангарами, наполненными невообразимым шемом. Глядя на заготовии, вряд
ли можно ломять, что из них получится — то ли это остовы бу-

# ВЕРФЬ На ОЗЕРЕ МЮРИЦ

дущих лодводных мини-лодон [но тогда лочему тание ярине!], то ли гигантсиме садки для ры-

бы, то ли емности для нулания... Отзываю в сторону молодого рабочего Клауса Хайнриха, Он антивист Общества германо-советсной дружбы. Волросы лриходится задавать урывками, с лерерывами между стуком и визжением инструментов — от этого здесь иннуда не денешься. Моему собеседнику 35 лет, у него двое детей — дочки. Средняя зврллата — 1200 марон в месяц ллюс лособне на детей: 50 марон в месяц за лервого, 100 — за второго. Пол-литра молока в день за вредность. Рвбота трудная, особенно для женщин. Курить строго запре-

лее мягинм и лродолжительным, чем набивших всем осномину таблетон.

...Наша информвция не исчерлывает полностью асего объемв нвучно-прантических работ, ноторые ведутся на нафедре. Свм заведующий нафедрой Владислав Владнинровни Мурвшно — генератор интересных ндей. Жаль тольно, что все эти ценные нден медленно реалищено. Есть и пить можно только в отведенных спецнально местах. Это и понятно— повскору летает стеклянная пыль. 10 раз в год помещение полностью продувается.

— Конечно, условия не райсине, но текучесть кадров не такав уж высокая. Чувствуем ли мы себя здесь, за «лесами и долами», уединенными! Да нет. Миого путешествуем. Даже в Берлине бівавем. Существует обмен отпускников с Польшей и ЧССР. Кстати, паспорт мы ме меняем, когда выезжаем за границу.— он у нас всегда один.

Главная задача предприятияизготавливать корпуса для спасагенным подок из пластиасте, наверное, скопью судог тото, наверное, скопью судог томей; за последние 20 лет уточую за стану с тоция у нас тысяецью 20 лет уточум у настраем 20 лет уточум у настраем 20 лет уточум у настраем 20 лет у дать гарантию. Шполен и гогавливаем из стекловоломы и пототогляемы, практически испотоголяемы.

Другой важный аспект — как не дать организму переохладиться в студеной воде. Для этого создан новый тип шлюпки с раздвижными люками. Температура внутри быстро повышается с минус 15 до плюс 25 градусов. — А кроме шлюпок! Есть ли

еще изминии для спасения на воде! — Делаем спасательные во-

 делаем спасательные воротинчки — индивидуальное средство, изготовляемое из синтетических материалов, устойчивых к беизину и маслам. Поддерживающая сила — 16 килограммов. Есть еще спасательные поплавки, они бывают готовы через 25 секуид. Надуваются автоматически.

И, наконец, спасательный костюм. Надувной воротичнок за пять секунд переворачивает на спину выбившегося из сил и потерявшего сознание человека и подимает его голову из воры. В течение шести часов поддер-

живает его на плаву.

Клаусу Хайириху пора на работу, иу а мы выбираемся из ангара и как бы между прочим спрашиваем у наших немецких коллег об очистиых сооружениях. Они удивляются нашему вопросу: «Полная очистка всех отходов предприятия! А как же ниаче!!» Бредем по берегу озера, разглядываем белые паруса яхт, и к нам безбоязненно подплывают белые лебеди, выжидающе посматривают на наши карманы. Хотя они явио не голодны — рыбы в озере сколько угодно.

Н. НИКОЛАЕВ

зуются — по разным причинам. Сегодия наше здравохранение имеет много болевых точек. Они хорошо известны. И надо всем миром помочь сдвинуть медицину с мертвой точки. А за разработками дело не стаиет. Один из примеров этому деятельность кафедры пропедевтики внутрениих болезией Второго московского медицинского института.

# ОЧИЩЕНИЕ, или ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ПАССАЖ

### **PACCKA3**

В ЖАРКИЙ воскресный полдень на базарной площади поселка Спреневые Столбы встретилнсь трое мужиков. Онн молча поздоровались, вядо пожав друг другу ладошик, и тяжко взадокнули

Тажко въдомизмі они оттого, что у каждого в башке стова треск, а душу няводня безмерная госка, язбавиться же от треска в башке и очистить душу от безмерной тоски было нечем. Півной павильон, невесть когда зренчанный фанерным циток с изображеннем граненой бады до оражжевого супервака, был закрыт по случаю воскушного отдохновення, а на двержк суниственного в Сігреневых Столбах матазина, располагающего похмелительными снадобами, вторую пемах пасть акульа словом:

#### учот

Закадычными друзьями эти встретившиеся на базарной площади мужнки не были и быть нии не могли, поскольку знакомство их оформилось накануне, то есть в субботу, да и то на исходе дня.

Как уж повелось на Русп с незапажитных времен, оказавшихся соседяни у пивной стойки лобителей ячиенного отвара нитересует самая налость анкетных данных: как звать, ну, на кудой конец, зватьвеличать. А был ит на за границей, какое имеецы борзовыне или, тем более, обред ли семейное положение — все это считается еруннежности, выстранило, заканчиваются возбуждением чувсть, а косбуждение чувств, как известно, вызывает неизбежный наплыв суровых дружининков.

В субботу в павильоне, оприходовав по паре кружек янтарного отвара, оказащинся радом паши мужики приготовильсть было к третаему заходу, и тут один из них — высокий, нескладный, при реденакой бородке, ульбиуащись, вынум ыз-под мышки небольшой, всего граммов на двести пятьдесят, пузырек — с фирменной, впрочем, этистисой

 Позвольте угостить по случаю снятия дачи... Обмоем, как говорят славяне. - стеснительно предложил высокий и нескладный

Авое аругих вначале неловерчиво покосились на фирменную этикетку, потом кинули любовные взгляды на доброжелателя.

— Лачник, значит?

 Он самый, Аюблю природу!.. Ну, флору, там, фауну... Он расплескал по кружкам содержимое пузыря, и, не чокаясь, му-

жики модча припади губами к обжигающей смеси. Порядок. — крякнул черноводосый, коренастый сосед благоде-

теля слева — Тебя звать-то как? Евстигненчем.

Годится. А меня — Пашей.

Третий, стоявший от Евстигненча справа мужик неопределенного возраста, оказался Христофором, — Вообще-то имя редкое в наших краях, — заметил он. — Батя у

меня чулак был...

И пояснил: по случаю появления на свет первенца отец, возликовав, хватил лишнего, а когда перебрал, настоял на том, чтоб нарекли новорожденного Липом, что, как известно, означает «догнать и перегнать». И только потом, когда подоспело время ученья, по настоянию участкового, увлекавшегося историей Великих географических открытий, нелепого Дипа все же заменили благозвучным Христофором.

Чудак был батя, — подтвердил Евстигнеич.

Знакомство состоялось.

Откуда-то из-за пазухи, что ли, дачник извлек еще одну емкость помянутого объема, солержимое которой с завилной точностью также было полелено на равные части. Третий и четвертый сосулы отметили тихим возгласом ликования...

Произошло это, как уже отмечалось, в субботу, на склоне дня. И вот они встретились на базарной площади в расстроенных чув-CTRAY.

 Что-то нало изыскивать, — скорбно проговорил Паша, разминая дрожащими пальцами сигарету. Может, тархунчиком обойдемся? — застенчиво осведомился

бывший Лип.

Евстигиенч брезгливо сплюнул: Ты еще скажи — минералкой, будь она неладна.

И тут случилось невероятное. Какая-то неведомая силища заботливо, даже деликатно, развернула мужиков лицом к десу, начинавшемуся сразу за поселком, и, легонько подтолкнув в спины, повлекла их к зеденому массиву. Паша кинул недокуренную сигарету в пыль.

Аес принял троицу прохладой и звонким пением пичуг. По узкой тропинке мужики прошагали километра два и, оказавшись на подяне. замерли, не поверив своим глазам.

В самом центре поляны стояло диво дивное - серебристо-мато-

вое нечто, невиданная махина, похожая на скороварку, но только похожая, ибо по своим размерам махина была такая, что в ней свободно могли уместиться все скороварки не одних лишь Сиреневых Столбов, но и всей общирной области.

Дачник робко обощел махину вокруг, потом конфузливо похлопал ее далошкой, крякнул и сказал:

 Прошлым летом я отдыхал в Буграх, километрах в сорока отсюда. — Он лениво махнул рукой в глубину прохладного леса. — Там у хозяйки, бабки Аглаи, в сарае стояда похожая бандура...

Мужики обратились в слух. Дачиику, человеку городскому, стоило верить.

— И что же? — вроде бы нидифферентио спросил Дип-Христофор.
— А то, что в коице лета... я уж домой собирался... прикатила милицейская машииа. Бабку Аглаю вместе с бандурой тю-тю в рай-

Это за какие же дела? — поинтересовался Паша.

 — А за такие...— Дачиик огляделся вокруг, опасаясь лишних ушей, шепотом поясиил: — Бандура оказалась самогониым аппаратом.
 Я. между нами, зиал... Такой первач шел.

Мужики ахнули.

Похожая, говоришь?—тоже почему-то шепотом спросил Паша.
 Копия,— ответствовал любитель флоры и фауиы.— Как две капли. Но, пожалуй, размером поменьше. Раз в пять-шесть...
 — Ла нет. быть ме может.— тряхича головой Паша. Ваглял его

 Да нет, быть ие может, тряхиул головой Паша. Взгляд его блуждал. Это сколько же дрожжей туда ухнуть иадо?

В том-то и дело: бездрожжевая технология,— синсходительно

парировал Евстигиенч. — В иаш век электроиики...

— Ну, электроиику ты оставь... — Паша приблизился к суперскороварке, поиюхал и поскоблил сверкающий металл твердым, как алмаз, иоттем. Потом отощел метов на два и, пришунявшись, вы

палил: — Объект!

Бывший Дип взглянул на дачинка, а тот рассмеялся:

Я думал, субъект.

Не обратив внимания на неуместную реплику, Паша отдалился от махины еще на несколько шагов. Похоже было, он начинал мыслить.

Точно. Летающий.
 Осторожней, сейчас взлетит.
 Любитель природы нервно хи-

- хикиул.

  Тезка Колумба храиил молчание. Мысленио он давно был в Буграх, в бабкином сарае.
- Лопух,— позволил себе выразиться Паша.— Неопознанный, поиял?
   Что «иеопознанный»? начал было Евстигненч и тут же реши-

тельио и сурово закусил инжиною губу.

Христофор сел на траву и махиул рукой: что толку в том бабкином

сарае, есан банауры там год как нет?

Ты, брат, того...— Дачник суеверно высморкался.
 Точио. — воздиковал Паша. — И неопознанный, и детающий...

Христофор, очиувшийся от сладкой дремы, сказал:

— На троих бы сейчас. Хоть бормоты. В самый раз по такому слу-

— на троих оы сеичас. хоть оормоты, в самын раз по такому случаю...
 С неожиланиой прытью он приблизился к махние и ахиул по метал-

лу кулаком.
— Эй, марснанцы... илн как вас там!.. Полбанкн плесните... для зна-

комства!

— Отойди прочы!
Паша решительно оттиснул наглеца в сторону и начал сантиметр за сантиметром простуквать серебристо-матовую поверхность скоро-

варки-гиганта. Он делал это истово, словно осуществля госприемку, а через полчаса обследований решительно произвиес: — Нет, славяне. Никакой это не объект. — И повериулся к дачии-

ку: — Ты говорншь, у бабки такая же была? — Две капли,— прохрипел Евстигиеич.— И увезли. На моих гла-

зах. — Он помодчал, потом со вздохом добавил: — Какой был первач! Христофор издал тихий стои, а Паша залумадся. Поразмыслив. on sagnus.

 Надо верхотурину осмотреть. Там весь секрет. А иу, братцыкролики, полсобите.

Поияв замысел Паши, мужики, не сговариваясь, сцепили запястья рук. Паша смело ступил на возникшую ступеньку.

Тишина была гиетушей. Дачинк не вынес неизвестности:

Ну что там? Эй!

Вижу змеевик. — доиеслось сверху.

Жаждущие замерди.

 Все. — Паша спрытиух на землю. — Внизу нало искать вентиль. Сливиая трубочка доджиа быть...

 Во что дить-то? — опомнидся Дип-Христофор. — А коть в пасть. — илиотски рассменася дачиих.

Неожиданио, к изумлению мужиков, через какие-то невидимые и немыслимые даже поры суперскороварка начала выплескивать тихое, чарующее, малиново-нежиое звучание. Постепенио оно нарастало; набирая силу воздействия, завораживало, обволакивая троих жаждущих ласковым туманцем, и они почувствовали, как иачалось меллениое избавление от треска в башке и от лушевиой тоски. Они ощутили необыкновенную, но желанную легкость, а затем, как бы огаушенные приступом счастья, без стоиа и аханья пали на тепаую траву...

Пришли они в себя на другой день — бодрые и веселые. Исчезли без следа треск и тоска. Но, на удивление самим себе, они начисто забыли, что с иими случилось в минувшее воскресенье и как они вообще попали на спасительную поляму.

**Дачиик** ликовал: Благодать-то какая!.. Воздух-то какой!.. Флора...

Паша смотрел в иебесиую синь и хихикал.

Дип-Христофор глазел по сторонам и, обращаясь то к Паше, то к дачнику, все пытался выяснить, есть ли в Сиреиевых Столбах общество борьбы за трезвость.

ГРАВИТОЛЕТ, развив сверхсветовую скорость, отсчитывая парсек за парсеком, детел в иепостижимо далекое созвездье Альфа-Бета-Зет, к планете Алых Закатов.

Экипаж ликовал. Залание Совета мулрейших было выполнено на удивление дегко. Годубая планета оказалась обитаемой и гостеприимной. Обитатели ее проявили себя вполие доядьными созданиями Они охотио шли на прямой контакт, пытаясь, видимо, расширить познация и удовлетворить свои потребности, и вместе с тем не проявляли излишней назойливости и легко, безболезиению восприняли сеаис тоиотерации. Гол назал они не уливились появлению киберразведчика, а одиа голубопланетянка по имени Аглая даже приспособила его лля своих насущных иужа...

Правда, предстояло еще осмыслить не понятое пока анализатором слово ПЕРВАЧ. Предварительный и приблизительный семантический аналог, выданный бортовым анализатором, озадачивал. Выходило, что Аглая получала «высокоградусное средство для самоотравления». Это казалось абсурдом. Впрочем, экипаж не волновался, -- расшифровкой таинственного слова там, на планете Алых Закатов, займется лаборатория Светлых умов...

ЭНН СЧАСТАИВО ульбалась, и в ее глазах сверкал слезы радости. Она старалась справиться с собой, по учретае бралы верх. Толькочто председатель международного жюри Александра Пахмутова объявила итого фестивала «Карсаная пездуна», «Гран-при» завоевала певида из ГДР Инесс Паульке. Эни Тернер из Великобритании присуждалась первая премия, второй премий бъла удостоена болгарка Камелия Стоянова, третьей — бразильская певица Аниа Амелия. Все оци тажже получали завине алуреатор фестивала.

В огромном пресс-каубе, где далеко за полночь жюри вынесло свое решение, не было только Инесс Паульке. Видимо, не сумев унять конкурсное воднение, она не стала обременять себя мучительным

# ЗВЕЗДЫ НА СОЧИНСКОМ НЕБОСКЛОНЕ

ожиданием и отправилась отдыхать. О своей победе она узнала только рано утром.

Энн принимала поздравления и, казалось, все еще не верила в успех. А ее уже атаковали многочисленные журналисты, спешвиша задать традиционные вопросы о чувствах, хобби и планах на будущее. Пресс-клуб гудел как улей. Новые эстрадные звезды вступали в спои плавах.

О «Красной гвоздике» не было слышно долгих пять лет.

О «красном гвоздике» не омьо същите долгих пять лет.
В 1983 году завоевал главный приз фестивали и уехал в неизвестность западлоберлянский певец и композитор Андреас Брауэр. Однако гораждо решьяне стало свясо, что «Красная подумен» ашья в тугод, становился все более тенденциозным, ограниченным и помпеным. Нередко под прикрытнем политических лозунгов порческий
конкурс превращался в благотворительное мероприятие, где с необыкновенной шедростью раздавалься призви и награды. Остустствие
четких критериев порождало немало споров и обид, Часто адуреатчетких критериев порождало немало споров и обидзаграждения по прический по проческий спорождало немало спорождало немало спорож и награждения на предеждения немального немального

Потребовалось ровно пять лет, чтобы переосмыслить цели и задачи молодежного фестиваля, преодолеть его ограниченность и возродить на совершенно новых началах. Организаторы конкурса решили отказаться от тесных рамок жанра политической песни, поднять общий уповень исполнительского мастесства.

щии уровень исполнительского масте

Впервые в Сочи собралось так много профессионалов. Правда. в предыдущие годы участников бывало и больше, но вот профессионалов средн них практически не было. Расширился и состав международного жюри, в работе которого приняди участие певны и музыканты из Польши, Болгарии, Чехословакии, Венгрии, Ирландии, Бразилни и Великобритании. Появились у «Красной гвоздики» и споисоры. Их рекламные плакаты висели на самых вилных местах. Наряду с ЦК ВАКСМ фестиваль субсидировали советско-болгарское премприятие «Ротор-Сзато», всесоюзное объединение «Совинцентр». парфюмерная фабрика «Новая заря», объединение «Раднотехника». центр моды «Люкс», производственное объединение «Дзинтарс». А оформлением сцены и техническим обслуживанием фестиваля занимался московский кооператнв «Галло». Если раньше фестиваль был завеломо убыточным мероприятием, то теперь, по словам завеаующего Отаелом культуры ЦК ВАКСМ М. А. Шмойлова, «Красная гвоздика» подностью себя окупила.

Одлако груз прошлого не позводах и на этот раз полностью няменить статуе «Красной гвозданк». Слишком подмо начальсю организационняя работа, слишком прочно укроренцялось во многих странах отношение «Красной гвозданке как к фестивало политической песни. Поэтому в Сочи встретились участники как би дарух фестивания бытому в Сочи встретились участники как би дарух фестиваровному жових сводать согловично ставку на профессионалим. Что и

предопределило итогн фестиваля.

Состявание пещов по традиции проходило в три див. В первый коикурсный день участники педолизил песию по выбору, по оторой одну из песен советских композиторов, а третий проходил под девызом «Дадим инруг шапет. Причем на третий тур не объязательно надобыло представлять песию о мире. Главной темой здесь могла стать и представлять песию о мире. Плавной темой здесь могла стать и илую молодеже. В ижжется ей главным в этом мире.

В первый же конкурсный день определились лидеры, сумевшие завоевать симпатии жюри и зригелей. И хотя жюри держало свои симпатии в строгой тайне до самого конца (свои оценки конкурсанты узнали лишь после третьего тура), выяснилось, что они во многом со-

впадали со зрительскими.

К сожалению, не смогли показать высокий уровень мастерства советские участники. Именило чувство меры Марине Закаровой она почему-то спела песню на английском языке; чересчур раскованию и потому навизчино, держалась Азная Мухамедова; не бънства оригинальностью и Владминр Бака, еполинаций жизнерадостийпесно-пустныку. Они оказались во втором эщелоне конктурсан-

м. Вот второй конкурсный день удиви, бухвально всех, День советской песии принее немало разочарований. Трижды в исполнения разных певиов прозвучала песия Пахмутовой «Нежность», дважды — «Подмосковныйе вечера», да и другие песии не отличалься новызной. И дело адесь не в том, что конкурсанты вдруг решили сделать приятный сюрпура председаться международног жори. Из разочарово и участниками фестиваля выяснилось, что большинство из них просто не същшали инчего другого. Труди поверить, по это факт, бо мнотих ная поддика» в 1967 году — так и осталась одной из главных визитнах карточек современной советской эстрасно.

Третий тур не принес никаких сюрпризов. Положение лидеров

упрочилось, и нетерпеливые зрители уже принимали своих любим-

цев как заслуженных побелителей

Нынешние лауреаты могут украсить любой песенный конкурс. у них большое булушее. Аа и в Сочи певицы приехали не с пустыми руками. Инесс Паульке была третьей в Сопоте. Энн Тернер победила в престижном фестивале «Интерпол-88» в Венгрии, второй премии на «Золотом Орфее» была удостоена Камелия Стоянова, а бразильская певина Анна Амелия недавно победила у себя на подине в напиональном песенном конкурсе. Счастливым оказался для них минувший год.

Итак, последний фестиваль стал переломным в истории «Красной гвозанки». Однако новым фестивалем в полном смысле этого слова он все-таки не стал. Не получилась «Красная гвозлика» такой, какой ее замышляли организаторы. Об ошибках и просчетах девятого межаународного мододежного фестиваля песни и шла печь на заключительной пресс-конференции. Открывший ее председатель оргкомитета Иосиф Кобзон был предельно искренен: «Сегодня мы набиваем синяки и шишки и учимся на них. Я уверен, что зта наука пойлет нам впрок». Не снимая ответственности с оргкомитета. И. Кобзон высказал немало претензий в адрес сотрудников наших посольств, несерьезно отнесшихся к просъбам организаторов. Именно из-за этого многие участники ничего не знали ни о возрастном цензе (до 28 лет), ни о профессиональном статусе фестиваля.

На пресс-конференции высказывалась масса разумных предложений о путях повышения престижа фестиваля. Чаше всего звучала мысль о том, что негоже новому конкурсу оставлять прежнее название, прочно ассоциирующееся с фестивалем политической песни. Действительно, смена вывески необходима. Но, конечно, не это самое главное. На фестиваль нало приглашать мололых профессиональных певцов - победителей национальных фестивалей песни. Более строгий отбор участников ласт належные гарантии того. что творческий конкурс не станет безликим провинциальным мероприятием. Конечно, Сочи не Сан-Ремо, но что мещает поднять уровень, к сожалению, елинственного в нашей богатой песенными традициями стране международного фестиваля до мировой отметки? Ао сих пор фестиваль проходит под згидой ЦК ВАКСМ, что также отражается на его качестве. Приглашая певцов на «Красную гвоздику», ЦК ВАКСМ в основном действует через молодежные организании разных стран мира. Однако в отличие от комсомода многие из них неавторитетны, их влияние ограничивается рядом экономических и политических факторов. Кула эффективней было бы перелать этот участок работы в руки Госконцерта, который специализируется на этом деле уже не один год. Да и возможностей у Госконцерта больше. Высказывались также мнения об уменьшении количества различных наград и призов. Это также повысит авторитет фестиваля.

Известному международному курорту просто необходим престижный музыкальный конкурс. Конкурс, на который бы съезжались молодые перспективные певцы всего мира. И победа в котором быда бы равноценна международному признанию. Тогда на сочинском небосклоне засияло бы гораздо больше эстрадных звезд.

Игорь МАКИЕНКО

### *ПЕСТРАЯ СМЕСЬ*

ВПЕРВЫЕ В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ. Обычно сообщения Нораежского телеграфного агентства содержат сухую информацию. А аот недавно было лередано сообщение с эмоциональной онрасной. Фант назыавпса уникальным и беспрецедентным ло наглости. Были и другие азаолнованные определения. В сообщении гозорилось о ираже. Вообще-то иража а стране-не танаа уж редность. Но на этот раз асе было дейстантелько необычным. Злоумышленинин ночью подплыли и буровой длатформе в открытом море и умыниули... подводную лодну с автоматическим манилулатором дла осмотра и ремонта трубопроводов, уложенных ло дну мора.

Нефтанав момланиа, моторой принадлежала подна, объавла награду в 23 тысач долларов за естиронно и принадлежащию о созъмсином метород и моготом пределеного ализати пределеного ализати пределеного ализати пределеного ализати пределеного предим а режиме робота. Сумма момлана одне пред последующем удасении награды на предложение моготом пред пред последующем удасении награды на предложение моготом пред пред последующем удасения награды на пред последующем удасения награды на пред последующем удасения награды на последующем удасения награды на последующем удасения награды на пред последующем общем последующем удасения наградом на последующем последую

ито...

Кстати, мрулной иражей может похаестаться в Бельтна. Там с одной новостройну увели всю технину, ампочая бульдозери и самоходной органы. Правде, мемогорое ареаа спуста дволяму обнарумили. И где! преступном с сумели преступном с сумели перемаемть, чераз границу и спомбил дродать. Установлено, что грулпа мошениннов, лользувсь поутстительством таможим, амаюзима

нраденые механизмы а Италию, Голландию и ФРГ.

БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-КОВ. Конечно, легно обаннать соаременную молодежь а крайнем легномыслин, а желанин проводить арема исипночительно а дискотенах. Важиее майти новые и действемные формы, кам зажать ее свободное арема, начить серьезному отношению к жизим.

Митерьскую инициатизу проавивы молодемных Мей На Арездене (ГДР). Топерь там с 19 до 24 часев работает агорае смены. Посетительм предватают пенмунольные прадставление. Егозал для танцея, а танже для шахинуюльным прадставление. Егозал для танцея, а танже для шахжит, биль-врад, номпьютерных игр. Открыта и дискотеле, танцуют даже брейь. Раз в мералю организуются френь. Раз в мералю организуются работнимами газет. Работвет нафемероженое:

Практически библиотема превращема в ачемрий клуб молодежи. А кам же вниги! Муркап «НБИ» утавруждея, что обиблиотемари саоны иоваторсима энспериментом сущеля повысить интерес молодежи не тольно и художественной, но и научной литературе. Читать стали больше. И не тольно читать налажен обыем мыемнами о прочитамжен обыем мыемнами о прочитам-

мом.

В нашей стране предостаточно молодежных библиотем, есть и инициативным поди. Почему бы не перемать ценчый олыт немециих друзей. Дело лопезиое и лерспектиа-

Первав страница обложки «Товарища»: Студентиа Дина Масиниова. В институте она первой из девушен овладела профессией музнеца (репортаж «Мы кузнецы!..» читайте на стр. 133). Фото А. ЕГОРОВА.

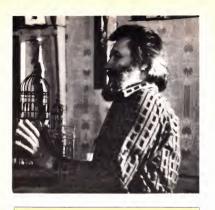

«Товарищ» публикует несколько последних работ художника Ю. Селиверстова. Статью «Портрет судьбы и надежды» читайте на стр. 283.

# СЕРИЯ «ИЗ РУССКОЙ ДУМЫ»



С. Есенин.



м. Пришвин.



В. Гаврилин.



Г. Свиридов.



м. Мусоргский.

Мемориал Вечной Славы и Памяти отечественного ратного подвига — единения народа. Проект.





Проект памятного знака «Герб Москвы».

Иллюстрация к «Слову о полку Игореве».



## Сергей МИХЕЕНКОВ

## ОЖИДАНИЕ ЛИВНЯ

Повесть

Окончание. Начало на стр. 14

### ГЛАВА ЛЕВЯТАЯ

Потекли дии, и были опи, словно вода в Вертуне: светам, и то быстрые, скорые в торогливых хлопотах, то медленные, как на несчаных плесах. И те, и другие были хороши. Ах, хороши ж были дии! Впрочем, у кого в киги и не было такки дией! Это только кажется, что вот такое, что с нами происходит, вообще невоможню; что с нами – это только с нами и только у нас. А может, это и хорошо? Наверное, потому что так люди крепче берегут это с вое, не по в то рим ое, е дли ист ве и по с то сы ста по то то сы ста по то съ с

За эти дни Вера похудела. То ли от работы, которая, коть и склынула страда, не отпускала ее с раннего утра и до позднего вечера, то ли еще от чего. Кожа на лице и руках еще сплынее посмуглела.

— Во как, девка, мужик тебе тела-то поубавил, сказала ей как-то Санечка и подтолкнула в бок: — Вот и ушло лишнее. А переживала, что дуже силыю растолстела. Теперь ты — как перепелка весепвия: хошь лети, хошь на этом поле гиездо вей.

Вера ничего не сказала в ответ, да и не поияла она толком последних Санечкиных слов, только улыбнулась сама себе.

— Я чего хотела спросить: как он, Николай-то твой, не сильно поранетый? А то что-то и не видать его на улице, дома все?

Грудь у него болит. Застужать пельзя.

 Ой, что-то ты, девонька? — испугалась Санечка Крылатка. — Расстроили теби мои слова? Да будет, мие надо... А мне, дуре, больно занадобилось выспращивать. Ты уж прости меня, Вера. Не со зла ведь. А?

Да ничего, — вздохнула Вера. — Ничего. Уже про-

шло. Я и сама не знаю, отчего это...

— Маешься. Эх. ввичу, маешься, девонька. В молодости все так: маешься, печалуешься, а отчего печаль та, сама толком не знаешь. Пройдет. И печаль пройдет, и маета минет, и молодость тоже не задержится. Так своим чередом и утечет. Как вова пол горот.

почувствовала, что ей хочется рассказать обо всем, вынуть из души то, что отягощает и жжет ее. Может, подумала с пеясной надеждой, легче станет. Конечно, легче. Ее не смущало, что исповеловаться прилется Санечке, женщине, которая, в общем-то, и сама не сумеда правильно устроить свою жизнь, за что и поплатилась годами одиночества и пожизненной теперь уже бездетностью. И все же, при всей неправильности Санечкиной жизни, Веру влекло к ней. Видно, потому, что в Санечке Крылатке была та душевная сострадательность и простота, с которой она умела так слушать и жалеть, как умеют слушать и жалеть только очень близкие люди. Вера всегда думала, что Ира ей ближе, что именно Ире, случись что, она понесет все свои горести и радости, но вот зашла в библиотеку раз, забежала другой, посидела там у окошка, поболтала с Ирой о том о сем, и ни о чем, как всегда, и, не почувствовав ни откровения, ни расположения к дальнейшему разговору, ущла ни с чем,

Александра Филипповна?

— Аюшки?

— Ты знаешь, Николай какой-то странный стал. То молчит, слова вожнами не вытинешь, морщится, то вдруг накатывает — разговаривает, разговаривает. То элится, руками размахивает. Все ругает, все переделать ему хочется.

На тебя? Кричит, говорю, на тебя?

 Да нет, кричит не на меня. Так, вспомнит что-нибудь, про друзей своих, или вот по телевизору что увидит, и ходит потом весь день сам не свой. Рассказывает всякие ужасы, что и слушать страпино.

- Поди, все про службу да про службу?

— И про службу. Но мало. Так только, вспомнит, а

потом о другом. Молчит про службу. Я один раз спросила, так он на меня накричал. Чтобы, говорит, больше ни слова не смела, сам как-нибудь расскажу. О товарищах вспоминает. Кто откуда, рассказывает.

— Видио, военная тайна. А может, натеривлея там много, серденный. С войны-то, помню, мужики ой нервные попринили! Злые. Председателей в нашем колхозе, тогда еще тут колхоз был, так и меняли, так и скидали. Чуть какой грех заведется, тут и собрание собрали, в выступления начались. Глядишь, полется председатель долой, в карман полез, нечать на стол выкладывает. Вот так-то было. Но зато уж, я скажу тебе, и порядок был, не то что инниче. То-то лиха довелось, хлебнуть мужикам. А я, девк, так рассуждаю: мне абы какой, только бы жне вой, вериулог бы только. На нать без него... А ведь тоже еще молодая была. И нас подинмать надо было... Ой, господи, божечка жты мой!

Санечка замахала рукой, засморкалась, охнула и снова заговорила, качая головой:

- На лего обязательно к отцу на могилку поеду. Землицы свезу родной. То-то ему радостно будет. И тут же спохватилась: Ой, о чем это я? Ты, Вера, береги его, мужика-то своето, Николая. Тебе с ими еще долгую жизин жить. И если где что, так ты и стерии. Стерии. Наберись сил и стерии. От герпения не почернеешь. А он потом сам же и подойдет, повинится. Мой Мендес, ты что думаещь, тоже со странными нервами, и бывает, хорем зафыркает, зафыркает, а я отступлю. Так он потом белкой вокруг меня выстся.
- Ой, не знаю, Александра Филипповна, вздохнула Вера. — Боюсь я за него.
- Обойдется. Вернулся живой, любит... Любит-то кренко, а? — Санечка, не дождавшись ответа, засмералась. — А ведь кренко, гляку, любит. Исхудела, потемнела. Одни глаза блестят. — И толкнула Веру в бок. — Глаза-то об глестят!

 Да ну вас, Александра Филипповна, — отмахнулась Вера, уже не в силах скрыть улыбки.

Вера подумала, что и впрямь не о чем печалиться, что со временем, глядишь, к вовсе обойдется. Но мысли все равно вертелись в голове, и клубок их не распутывался, а, наоборот, затягивался туже, твердел.

Как-то вечером, было это уже где-то в середине октября, Инколай достат с антресолей деревлиный, обытый железной полосой ящичек, где хранились все его охотничы принасы и принадлежности, вынул разобранное ружке, вытер его от смаяки, собрал, заглянул в стволы и, найди все в полном порядке, уселея зарижать натроны.

— Завтра в Скворцов лес схожу. Может, рябчиков настреляю, — сказал он Вере, когда та подошла и тихо села напротив. — Лесом давно не дышал. Врач сказал, чтобы больше на свежем возгухс нахопился.

— А зачем тебе крупная дробь? Разве рябчиков такой стреляют? — спросила Вера и взяла в руки патроптащ; в пактущих кожей гнездах патропташа уже торчало, поблескивая свежими капсюлями, с десяток патпонов.

— Да так, на всякий случай. Может, издали придется... Издали — менкой дробью не достапешь, — ответил Николай и, отложив в сторои пороховую мерку и коробку с пыжами, отнял у нее патронташ. И усмехнулся, сказав: — Ты чего же, уж не боншься ли, что я в когонибуль., что в Пачкова пальну?

Вера ничего не ответила, только вздохнула украдкой и отвела взгляд в сторону. А Николай уже следил за пей, и ничего не миновало его глаз, даже как вздрогнули уголки ее губ, — будто что хотела сказать, но передумала.

— Ну? Что молчишь? Ведь подумала так? Тяпнет, мол, Паукова из двустволик картечью, с него, мол, станется. Да, дробь хорошая — волчья дробь. Такой, если шагов на пятьдесят-шесть, десят, то и шкура в клочья, и костей не соберешь. А? Ладио, можены не отвечать. И услокойся, стрелять я в него не буду. Хватит с него и того, что было. И так дров, кажиксь, наломал.

Вера встала со стула, вздохнула, уже не таясь, зашла сзади и обняла его за шею. Так она любила делать, и ему это тоже нравилось.

 Не связывайся ты с ним, — сказала она. — Ведь он такой...

- Какой?
- Подлый, Непотопляемый, Извернется и все равно на верху окажется. Уже сколько раз его в угол загоняли, и каждый раз думали: ну, все, конец Паукову. А он. как вилишь, все в лиректорском кресле силит.

 А он что, — неожиланно спросил Николай, — боится, что ли, меня?

Прямо уж, боится... Его ничем не испугаещь.

- Ты пумаешь? А вот что-то не видать стало его возле нашего пома. Теперь, видимо, только в кабинете своих подчиненных распекает? Так что от моего общения с ним все же какая-то польза да есть.

- По-моему, он эти слухи сам распространяет по совхозу. Он и его верный Гринькевич.

Он почувствовал, как она замерла над ним, прижавшись щекою к затылку. О чем это она, подумал он. И спросил:

- Ты о чем. Вера? Какие слухи?

Она молчала. Николай потянул ее за руку.

— Так что там за слухи?

- Люди говорят, что ты, мол, за что-то преследуещь директора.
- Вот как? Николай рассменися. Преследую... Па если он мне понадобится, так я домой к нему приду. Что мне его преследовать?
- Зря веселишься. сказала Вера. Он наверняка что-то залумал. Неужели ты думаешь, что он так вот возьмет и простит тебе?
- В чем же это я перед ним провинился, чтобы ждать от него прощения? Нет, пусть у него хвост трясется. Пусть он гадает, простил ли я ему.
- Да и вообще... Вера замялась. Я думала, что...
- Что?
- Что ни к чему нам с ним тягаться. Если он невзлюбит, то уж - не мытьем, так катаньем. Мне вчера из газеты звонили, опять просили написать что-нибудь. А я не хочу. Ну что нам, на самом деле, больше всех

?онжун - Мне - да, больше всех, Это точно, Только ты меня упивляены. Ты вель сама всегла возмущалась тем, что вдесь творит этот царек. Ты даже в письмах писала об этом! Да и статью такую накатала, что будь здоров! Быстро ты сдала свои позиции. Ну что ж, как у нас говорили, дуй в санчасть. А я еще повоюю. Я так просто свой окоп не оставляю.

 Для того чтобы с ням бороться, нужны веские факты. Факты и свидетели. А этого у тебя, увы, нет. И у меня нет. И, похоже, никогда не будет. Потому что он умело строит защиту. Защита у него надежная.

И сверху и снизу - везде.

 — Для того чтобы бороться с Пауковым, достаточно и того факта, что он директор, руководитель совхоза «Рассвет», одного из крупнейших в районе по занимаемым угодьям, по поголовью скота, ла по чему угодно, и вот это хозяйство с каждым годом все глубже погрязает в убытки, в неверие. Ну скажи ты мне, что может быть ужаснее неверия в то, что можно работать лучше? А в кого здесь превращают дюлей? Ты виледа, в кого здесь превращают людей? Но самое страшное, что Пауков с ними пелает, это то, что люди привыкли к тому, что и за плохо выполненную работу, за низкие результаты им начисляют почти те же деньги, что платили бы за хорошую. Он приучил их работать кое-как, лишь бы день прошел. Потому что и за это все равно ведь заплатят. А это очень выгодно ему. Потому что чем хуже люди работают, чем ниже показатели, тем больше они зависят от руковолителя.

Все это — одни эмоции. Если бы всего того, что ты сейчас перечислил, было бы достаточно для того, чтобы убрать его с директорского поста, то Паукова давно убрали бы.

— Ты что, хочешь сказать, что таких, как Иван Николаевич Пауков, много?

Много. Даже в нашем районе он, такой, не одип.
 Иначе не вел бы себя так нахально. Он твердо уверен, что неуязвим,

Это ты так думаешь. У него же другая жизненная философия.

 Философия... Да нет у него никакой философии. Оп обворовывает и унижает нас безо всяких предрассудков и теорий. Как бы там ни было, а защита у него крепкая. "Циколай некоторое время молчал. Потом заговорил.

заговорил нервно, торопливо:

 Да, я чувствую, что во многом ты права. Но я уверен и в своей правоте, и покоя я ему здесь не дам.

 Ой, не знаю, не знаю. Я чувствую, что добра в наш дом твоя борьба не принесет.

Возможно.

Утром, чуть свет, Николай оделся, опоясался патроиташем, закинул за плечо двустволку, сунул в карман несколько сухарей, коробок спичек и яблоко, лежавшее на столе, и тихо вышел из дому. Вера еще спала.

Впрочем, опа уже не спала. Лежала с закрытыми глазами, слушала, как он уходит. Неужели я перестаю понимать его, подумала Вера. Непоимание проистекает не из невозможности поилть, а из чего-то другого. Из чего? Я дождалась его. Теперь оп рядом. Разве не об этом мечталось? Об этом. Он рядом. Радом.. А словно бы и нет. Словно ушел один, а вернулся другой человек, почти чужой, к которому пужно еще привыжнуть. Привыклуть нетрудно. Но для этого нужно забыть того, который ушел. И самой тоже стать друго.

Она открыла глаза. Комната была наполнена матовым светом позднего осеннего утра.

Вера снова закрыла глаза: все стараюсь что-то забыть, но это похоже на то, когда пытаешься что-то вспоминть... Я мучительно осояваю свою ошибку и все же продолжаю смотреть в прошлое, наверное, оно смотрит на меня. Так больше нельзя, так никогда не научишься любить настоящее...

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Не успело как следует развидиеть, в проулках за жерными тыпами и кладушками прошлогодиих дров еще притались сумерки, а небо, будто в уголу неохотно уходящим сумеркам, заставлю серьми грязноватыми тучами. Вначале было видцо, как тучи шли, обговли одна другую, заполняли небо, им было тесно, и они спусканись ниже, к саммы верхушкам деревьев, а потом смещались в один бесконечный поток, и вскоре этого движения невозможно было разглядеть. Казалось, вы остановылось, и время тоже. А потом повершулось всиять, и, паскоро миновав день, на здешнюю земню опять стал опускаться вечер. В поиноде что-то помскодило, томилось ожиданием чего-то. Это продолжалось не-

долго - пошел дождь.

Дождь застал Николая в Скворцовском лесу за Шатришинской горой, в сосняке. Здесь было тихо, пахло хвоей и грибами. Николай по привычке огляделся и увидел во мху пол черничными кустами молоденькую волнушку. В маленькой воронке ее шлянки стояла слеза прозрачной волы, видимо, лождевой, и плавал какой-то рыжий замеревший жучок. Когда Николай сорвал волнушку, слеза взпрогнула и скатилась ему на руку, и он вспомнил, как давным-давно, позапрошлой осенью, здесь, в сосняке и по склону Шатрищинской горы, они с Верой собирали волнушки для засолки на зиму. Ла. подумал он, хорошие были денечки, тогда и дышалось легче, и вообще... Николай расстегнул пуговицы, распахнул куртку. Дождь шевелился вверху, в сосновых ветвях, но потом крупные капли стали пробиваться вниз, они дробились с тихим шорохом, оседали на кустах поллеска, на черничнике и на плечах Николая мелкой ходолной пылью. Он полумал о том, что и тут ему не повезло, что прилется, вилимо, возвращаться домой; выбрадся наконен в лес. а тут лождь, словно только меня и караулил. Домой идти не хотелось. А может, родилась у него внезапная мысль набрать волнущек? Вера обрадуется? Как же мы нынче так и не сходили ни разу за грибами?

Но волнушек больше не попадалось. Он раскрошил в пальцах ту, единственную, которую нашел в чернични-

ке, и, взяв ружье на руку, пошел в глубину леса.

Дождь не торопилем, куда ему было торопиться. И Ныколай решил, что домой, пожалуй, и вправду не стоит возвращаться, что дождь, такой леннвый и робкий, не помещает ему еще несколько часов побродить по знакомым местам Скворцова леса. Он сдух с кончика поса колодную квилю и полумал, что знакомые места — кас старые дружа, забывать нельзя. А много ли у тебл друзей, спросил он себя. Иногда кажется, что да, много. А иногда — что их нет вообще.

Оп шел по заваленной листвой троце, перелезал через валеживы, вспомивал извивы этой тропы, он вспомивые деревыя, вот ту старую полусукую березу, например, обросшую грибами-тутовиками и всю издолблениую дятлами. И в то же время он был сосредоточен и винмателен — он был на хотсе. Однако какая-то мысла, ввди-

мо, все же увлекла его настолько, что он упустил то мгновение, когла рябчик выпорхиул сбоку, из-пол орехового куста и, торопливо перебирая узкими серпиками крыльев, мелькиул в прогадине между деревьями. Николай вскинул ружье в тот момент, когла рабчик сек крыльями уже далеко, и решил не стрелять. Николай проследил полет и, когла рябчик, скользиув в сторону влодь дошины, сел. начал его скрадывать. Пальны дрожали. Рябчик был вилен излали, по стрелять было неулобно. мешали кусты. Вот бы сейчас манок, подумал Николай, мельком взглянув, как сильно дрожат у него пальцы. Манка в ящике с охотничьими принадлежностями он вчера не нашел. Теперь вспомнил, что перед уходом в армию отдал его то ли Мишке Худаненкову, то ли Меньку, то ли еще кому. Неужели все же что-то с памятью?

Рябчик снова слетел, но, спланировав, уселся неподалеку на еловой ветке. Николай решил больше не рисковать, следал несколько торопливых шагов и выстрелил. Рябчик упал и забился пол еловыми данками. Николай перезарядил ружье, сунул пустую гильзу в патронташ и подошел к подстреленной птице. Рябчик все еще бился, разбрасывая мокрую черную хвою и перыя, Нужно было добивать подранка, и Николай наотмашь ударил его головкой. Глаза птицы сразу померкли, задернулись мутной пленкой, а на кончике клюва рядом с зажатой травинкой повисла, будто закаменела, бордовая капля. Николай попытался стряхнуть ее, но ничего не получилось. Окровавленная травинка слетела и приклеилась к носку сапога, а капля нет, не упала, она висела. Тогла прожащей рукой он сунул рябчика за пазуху и пошел в глубину засумереченного леса.

Этот трофей не принес ему ни обычной в таких случаях охотничьей радости, хотя бы маленькой, ни успокоения. Наоборот, капля крови на кончике клюва так и вспыхивала перед глазами, накапливалась, дрожала, готовая вот-вот упасть; он останавливался, отмахивался, потому что ему казалось, что если она упадет, то упадет прямо ему на лоб и размажется по всему лицу. Он сворачивал в сторону и шел еще быстрее, продирался сквозь мокрые кусты, перелезал через валежины. Но кровавая капля снова возникала на его пути. Потом он сообразил, что она ведь не упадет и тем более не размажется, потому что закаменела. А если даже и упадет... Черт возьми! Он остановился, отер с лица пот. Какая чушь! Какая нелепица в голову прет! Что это я? Но бордовая капля и после все еще возникала перед глазами.

Он вышел на незнакомую опушку, сиял с ласча ружье, поставил его под березу и, оглядевшись и убедвишсь, что вокруг никого нет, разгреб листву и руками начал копать землю. Разорвав корпи какой-то травы, запахиюй сразу ревко и терпико, как обиженный хоры, оп выбросил из углубления несколько горстей влажиюй холодиой земли, вытащил из-за пазухи мертвую и уже закоченевшую птицу — в клюве ее уже не было бордовой капли — положил ее туда и тщательно заровнил землю, а сверху нагреб листвы.

Ну вот и все, — с облегчением сказал он.

Николай встал с колен, отряхнулся и, стиснув зубы, потер рукою грудь — там что-то кольнуло и закыло.

После того как он зарыл подстреленную птицу, бордовая капля перестала мерещиться в смутных просвета, между деревьев. Она упала, подумал он, чувствун, как боль одолевает, скручивает его всего. Она упала, по пролегода, выдимо, мимо.

Впереди видналось картофельное поле. Только теперь Николай понял, гре оп. Он вспоминя, гола два назад брал здесь почву для анализа. За выступом молодого березияка виднелись черные бугры бурго. Оп поправял на плече ружейный ремень и направился к им. Хотелось вятлянуть по старой привычке, хорошо ли картошку закрыли на зиму.

Три бурта были уже закрыты, четвертый же, крайний к лесу, казавшийся самым большим, уснели только обложить соломой. Сверху же на случай дождей он был

закрыт полиэтиленовой пленкой.

Вот возле этого бурта Николай и заметил вдруг директорскую машину. Багажник VAЗа был открыт, и изпод отстетнутого брезента выглядывали сетки с картопкой.

С Пауковым Николаю встречаться не хотелось, и бев того на душе было тяжко, и он свернул было к березияку, тем более что возле машины пикого не было, и его, 
по всей вероятности, пикто пока не заметвл. Но забитый 
сетками с картошкой багажник директорской машины 
заиктересовал его. Это ж как понимать, подумал Николай, шел к Фоме, а попал к куме?

В дальнем конце бурта, откинув край полиэтиленовой пленки, на корточках сидели Пауков с шофером и прямо в сетку торопливо набирали картошку.

Ну что, эемледельцы, спасаете урожай от дождей?
 Работаете по-ударному, несмотря, так сказать, на слож-

ные погодные условия?

Николай говорил громко, почти кричал. Те резко, словно вспугнутые грачи, подняли головы, вот-вот, казалось, взлетят — и поминай как звали. Николай засмеялся. Он стоял шагах в лесяти позани них.

Директорского шофера Николай не знал. В совхоз тот приехал недавно. Говорили, что Пачкову он доводился то ли племянником, то ли пвоюродным братом, словом, из родни. Так оно, наверное, и было, потому что лиректор явно к нему благоволил и с первых же месяцев его пребывания здесь все устроил так, чтобы ни он, ни семья его ни в чем не нуждались. Вселил его в трехкомнатную квартиру в новом ломе, которую полгода никто не занимал, потому что она была оставлена якобы для специалистов. Жену племянника или брата принял к себе секретарем, а его самого волителем легковой автомащины и на полставки истопником в баню, которая вот уже пять лет как не действовала. Минувшей весной тот получил повестку в армию, но Пауков «похлопотал» и «освободил» родню от службы. Фамилия у шофера была неэдешняя — Гринькевич: в Крисанове-Пятнице его сразу прозвали Греком, или Грекой.

Именно Грека первым освоился с внезапной ситуацией и, встав с корточек и не спеша размяв затекшие ноги, сказал спокойным, но настороженным голосом:

- А, это ты, парень. Ну, много дичи настрелял?

 Как видишь, — ответил Николай; он ответил не сразу, некоторое время смотрел на Паукова, а потом, когда пауза уже довольно затянулась, бросил нехоти это: «Как видишь», и даже не взглянул на Греку.

Тот больше ни о чем не спрашивал, только огляпулся на Паукова. Так оглядываются на хозянна, когда ле знают, что делать дальше, а спросить нельзя, и кашлянул в кулак.

— Да что-то не видно твоих трофеев, Донцов, — сказал Пауков и вытер руки о полы надетого поверх индежака черного халата.

Не видно? — Николай снова усмехнулся и ночув-

ствовал, как задергалась у него щека. - Верно, не видно моих трофеев. Зато ваши — вон они.

Теперь Пауков и Грека не скрывали своей настороженности. Они переглянулись, и Грека утер рукавом

куртки вснотевший лоб и ношел к машине.

- A ну-ка, парень, стой! - приказал Николай и шевельнул илечом; ружейный ствол медленно пополз на руку. - Ты что же это. Иван Николаевич, шофера своего за монтировкой, что ли, послал? Так она против меня — оружие слабоватое.

- Ты что. Николай? Что ты?

 Ну, если не за монтировкой, тогла за чем же? За хлебом и солью?

- Черт знает что! С таким народом совершенно невозможно работать! Лодыри, наглецы.

- Точно, Иван Николаевич, наролен у нас в Крисапове-Пятнице дрянь. Народ-то у нас такой: унеси что с совхозного двора — вором назовут. Каковы наглецы, а?

Твоя прония, Николай, неуместна.

 А я и сам тут некстати. А? Разве не так? Пауков брезгливо поморщился и начал еще тщательнее оттирать пальцы от налипшей грязи.

- Ты гляди-ка, как земля в твои руки въелась. Не

ототрешь.

Николай не спускал с Паукова пристального взгляда. и слова, более резкие, чем те, которые были уже высказаны, так и клокотали в горле. Ты прав. скверная злесь земля.

Ну да, такая же, как п люди.

Пожалуй.

 Это потому, что эта земля не родная тебе, а чужая. Так и тебе, насколько я знаю, она не родная, зем-

ля элешняя.

- Мне? Мне не родная? Вот мне-то она как раз родная. Кому ж она тогда родная, если не мне? И если уж не родная, то и не чужая. Вот так. А ты тут со своим племянником человек чужой.

Пауков побледнел. Николай подошел ближе, он смот-

рел ему прямо в переносицу.

- Ты привык тут гнуть народ туда-сюда. Как проволоку медную. Гнешь - и не ломается. А почему? Я долго думал, мучился: почему ты это делаешь, какая цель у тебя? Желание прослыть, так сказать, в высших кругах требовательным, строгим, знающим свое дело руковолителем? Чтобы потом — повыше, на очерелную ступеньку перескочить? Нет, вижу, Из жадности? Чтобы поскорее да потяжелее карманы набить? Тоже нет. Ты народ наш не любишь. Землю не любищь и народ тоже. А он тебя тоже не жалует. В таких условиях воровать трудно, все глаза — враги да свидетели. Так зачем же ты элесь силинь. Пачков? А?

Ты, Донцов, говори, да не заговаривайся. Я ведь

пока терпел. Терпел. понял? А могу кое-гле...

 Кое-гле... Да ничего ты не можещь.
 Николай перекинул ружье пол мышку, он следал это ненроизвольно, так было упобнее и легче пержать его. - Ну. вот сейчас, что ты можешь?

Положим, не сейчас, Сейчас ты вооружен, И во-

обще ведещь себя не самым лучшим образом.

А ты привык погонять послушных овечек! Не сей-

час... Когла же? Завтра? Послезавтра?

- Ну... Возможно, что послезавтра. Или даже завтра. А ни хрена у тебя не получится! Послезавтра я, товарищ Пауков, принесу в партком заявление.

Какое заявление?

 Заявление о приеме в партию. У меня истекает кандидатский стаж.

- При чем здесь партия? При чем здесь кандидатский стаж?

- Как при чем? Партия здесь при всем, Ты знаешь, где я заявление в канцидаты написал? Не знаешь. Я тебе скажу: перед тем, как через Гиндукуш перевалить. А знаещь, что я писал в том заявлении? Тоже не знаешь. Я писал об интернациональном долге и желании помочь афганскому народу в трудное время. Я честно и искрение этого желал. И воевал так, что никто ни в чем не упрекнет меня. Ты понял? Никто и ни в чем. А теперь я напишу... Знаешь, что я напишу теперь в своем заявлении? Теперь вель тоже заявление нужно писать. не так ли? Я напишу вот что: прошу принять, чтобы, будучи членом Коммунистической партии Советского Союза, очистить ее от такой мерзости, как ты, Пауков. Вот что я напишу теперь. И тоже искренне. А там, глядишь, и повестка собрания изменится. Люди все видят. Думаешь, они тебе простят? Или надеешься, что запугал их настолько, что они и рта не раскроют?

 Иван Николаевич, — нервно засмеялся Грека, он же не в себе. Посмотрите, он же не в себе!

. Николай обернулся и посмотрел на шофера так, что тот сразу осекся, и улыбка замерла и начала медленно сползать с его лица.

Николай подошел к машине, откинул брезентовый полог и заглянул вовнутрь. Задние сиденья были сложены, сдвинуты вперед, и на их месте лежало с десяток что набитых отболными клубинии сеток.

Донцов, не старайся, тебе никто не поверит. Хватит. Лучше уходи по-хорошему. И язык за зубами придержи, Так будет лучше. И для тебя в первую очередь.

— Если я уйду, это будет уже не по-корошему. Это будет очень деаке не по-корошему. А что касается веры, то мне поверят быстрее, чем тебе. Людя меня знают. И тебя знают. Или ты и вправлу поверил в то, что ты запутая народ настолько, что оли в угоду тебе и от правды отрекутся? Подпевал у тебя много. Но не те времена, когля поциевалы все вешают.

— Времена меняются, а жить людям всегда хочется. Спокойно и сытно жить. Пробдут и вынешине времены И люди это чувствуют, а потому дорогу заступать они мие поостерегутся. Поостерегутся и в твою завантюру вязываться. Людям хочется жить спокойпо. Ну что молчишь? Что тебе вообще пужно? Что? — Пауков сжал кулаки. — Тебя ведь никто не трогает. И жена твоя недурно устроена. Получает хорошую зараплату.

 Моя жена — трудолюбивый человек. И получает она не больше того, что зарабатывает. Да на таких, как Вера, и пержится совхоз.

- Не слишком ли ты, Донцов, самонадеян, говоря о

достоинствах своей жены?

— Стои, Иван Николаевии, Достоинства в недостатки моей жены касаются только меня. И только меня. Поняя? Иля, может, вот эти сетки, вот эта картонка, которую вы хотели упереть с совховного поля, тоже както связаны с моей женой? Нет? Тогда вот что: вытаскивай-ка сетки, все до одной, и высыпай картонку назад к чертовой матери. Иначе я за себя не отвечам.

— Борис, высыпай. — Пауков сделал знак рукой шоферу. Но тот отреагировал на приказ Паукова по-своему.

— Иван Николаевич, Иван Николаевич... Да что он, гад такой, тут распоряжается! — Грека хватил рукой по брезенту — вода брызнула на землю. Шагнул к Николав. — Ты что тут из себя корчиць? Т-ты!. Думаешь,

побывал там, пострелял из автомата из-за камней, и герой?

- Ты прав, я стрелял. Приходилось.

- Вот и сопи себе в пырочку. Носи медаль, лечись, Тебе и серьезно лечиться напо. Ты ж психованный. Ну что смотришь? Нервишки-то негодные, дечиться надо. А ты вместо этого в чужие пела счещься. Лучше за женой своей построже присматривай. Видел я, как она

 Из-за камней? Из-за камней, шкуры! — И закричал: — А ты знаешь, ты, сморчок вонючий, как нужно стредять из-за камней?! На землю! Руки за годову - и

на землю! Оба! Hy! Быстро!

Убери ружье, — каменея взглядом, сквозь зубы

прошентал Грека.

 — А вот тебе! Вот этого ты не винел! — Николай махичл ему кулаком из-под цевья. — Сейчас вы у меня землю здесь жрать будете. А ты, сморчок, первый. Ты у меня жрать будешь до тех пор, пока она у тебя вместо перьма не полезет. Может, ты и за начальника своего его пайку? А. пес вонючий? Тебе ж. видно, не привыкать, а?

Когла туго шелкнули взведенные курки. Пауков, полдернув брюки, ничком бросился на мокрую землю и

крикнул, не полнимая головы:

 Боря, ложись. Ты прав, он способен на все. Ложись, Боря, я прошу тебя.

Шофер выругался, швырнул под ноги какую-то железку, которую все это время придорживал за пазухой, и лег

на край бурта. Руки за голову. — Николай качпул ружейными стволами в сторону машины. - Пауков, встать! Ну, живо! Ла не бойся, вставай, Вставай и разгружай машину. Быстро! Бегом, марш! Нет, ты сморчок вонючий, лежи. Твой начальник сам все следает. Вперед. Пауков!

Пауков нехотя встал и, не огляпываясь, пошел к ма-

шине. Николай полошел к шоферу.

 Так, а теперь давай с тобой разберемся. Ты, я вижу, разведчик хороший. А? Или только языком болтать любитель? Лавай, выкладывай, что там у тебя за сведения для меня припасены? — Никаких сведений. Ты что?

— Твое слово ничего не стоит. — Я правду говорю.

- Когда ты говорил другое, тоже клялся, что правда.

- Да это я так, болтнул.

- Ну, рассказывай, что ты там видел?
- Я видел, что она спала в машине. Когда мы подъезжали к переезду, она спала в Хуланенковой машине.
   Одна. В брезенте. Вот честное слово, одна.

- Верю. Дальше.

 А Хуланенок был в это время в тракторе. Тоже спал. Это в тот раз, когда они на переезде на хуторской дороге застряли.

Знаю про такой случай. Дальше.

 Они заночевали там. На переезде. А мы с Иваном Николаевичем утром рано ехали на Хутор. Посмотреть, как они там стогуют. Ну, и разбудили их.

Больше ничего пе видел?

Нет, больше ничего.

— Точно?

- Точно.

- Так, хорошо. Теперь скажи, почему в армии служить не хочешь?
  - Кто тебе сказал, что не кочу?
     Об этом вся деревня говорит.

Оо этом вся
 Я больной.

— Что, грыжу за баранкой нажил?

Не грыжа у меня — давление.

 Давление? Неужто совесть давит? Хочешь, я тебе сииму твое давление? Ты у меня, сморчок вонючий, через пару недель как космонавт будешь. А веспой в армию за милую душу пойдешь.

Как это — в армию? Я ж больной. Давление.

Пойдешь. Как все, так и ты. Только ты сам проситься бупешь, если повестку вовремя не пришлют.

Николай подождал, пока директор развязывал и высыпал в бурт последнюю сетку, вытер с бровей и с холодного лба дождевую испарину, спустил осторожно взведенные курки и, забросив ружье за спипу, пошел прочь.

Уже стемнело. Николая все не было. Вера сидела в угловой комнате, не включая света. Крунные капли докда, подсинентые скоро пришедшими сумерками, собирались на стекле, набухали и, дрожа, скатывались вина, оставляя Кривые прерывностые дорожки; дорожки эти вскоре исчезали вовсе, будто пересыхали. Капли были густые, как и сам пожль.

По дороге, разбрасывая спопы яркого света, промчалась машина. Вера узнала директорский «уазик». После того как машина исчезла за деревьями, в компате да и на улице, казалось, стало еще темнее.

да и на улице, казалось, стало еще темнее.

— Боже мой, — сказала она, уже не в силах сдерживать в себе отчаяние, — где, ну где можно бродить до этих пор по такому ложно!

Она вышла в прихожую, надела плащ, нашла на полке зонтик.

На улице было холодно. Черемуха, уже почти совсем голая, забко ежилась под дождем, ветви ес были недвижны, почти мертвы. Вера опустыла зонтик. Дождевые канли упали на лоб, на щеки, на губы. Она нарочно не вытрала их. Было тихо. Как когда-то на хуторе. Только дожда колила вокрут.

Ну где он может быть в такую пору?! — сказала она и всхлипнула.

Нужно сдержаться, погодя подумала она, нужно сдержаться. Она вздохнула и посмотрела в вечереющее небо. Там ничего нельзя было разглядеть — черная мгла.

Она приложила к горячим сухим губам такую же горячую ладонь — у нее сжалось сердце от одной только мысли о том, что он, наверное, где-нибудь заблудился, промок. поодоог.

— Если через полчаса он не вернется, и сойду с ума. Я пойду по домам, подумала она, и буду поднимать людей, чтобы искать его. Эта внезаниял мысль так крепко завладска Верой, что она уже начала думать, откуда же начинать, с чьего дюра. Она сдолала бы все в точности так, как задумала, не появись вскоре Николай и не мяники с уже порядком проможицую и продрогшую.

Дождь все так же неторопливо ходил по земле, по деревьям, по крышам, монотонно и нудно шептал, всхлишывал и опять шептал, шептал... Ему не было дела до нях.

- Ты вся промокла, сказал Николай, подойдя и обняв ее холодными руками.
- Ты тоже, ответила она.
- Прости, сказал он, и она совсем близко увидела его бледное родное лицо.
- 12 «Мелодая гвардия» № 1

 Гле ты был? — спросила она, голос ее следался **МИППИИХ** 

 В лесу. Заблудился немного, — ответил он и стер с лица пожлевые капли. - Заблулился. Там в лесу. хорошо. — неожиланно сказал Николай.

 Но в такой дождь... — возразила было она и почувствовала теплый толчок изнутри: сердце ее переполнилось жалостью к нему.

- И в дождь хорошо. Там всегда хорошо, Тихо.

Он улыбнулся. Она уткнулась мокрым лицом в его грудь, прижалась. Пойлем-ка помой. — сказал он, гладя ее влажнова-

тые волосы.

 Пойдем. — ответиля она. — Сейчас придем. быстренько переоленься и чаю с мелом попей.

Ночью у Николая полнялась температура.

Вера проснудась гле-то в полночь и некоторое время лежала, не открывая глаз. И вдруг она почувствовала, что и он не спит. Так часто бывает: они просыпались среди ночи, почти одновременно, от беспокойного ощущения тревоги и нежности друг к другу. И если ктонибудь просыпался раньше, то стоило ему или ей пошевелить рукой, как тут же просыпался он или вздрагивала и тянулась к нему она. Но в этот раз было все не так.

Она включила ночник и положила ладонь на его лоб: лоб был огненный

Коленька. — позвала она тихо.

Он не спал. Похоже, он давно уже не спал. и Вера полумала: лежал и молча ждал, когда проснусь я.

 Да. у меня, кажется, полскочила температура, сказал он.

Вера встала, порылась в комоле, нашла гралусник и стряхнула его.

- Я знала, что это так не пройдет. Ты простудился. Если температура высокая, я сбегаю к Ирке, у нее есть шприц и ампулы с папаверином. Она умеет делать уколы. - Никуда идти не надо. Иди сюда, - позвал он и

поймал ее руку. Она покорно села рядом. - Это не простуда, Хотя и простуда тоже. Потрогай вот тут. Николай прижал ее руку к своей груди. Она почувствовала бугорок шрама; но теперь он был крупнее и

тверже. 14 - Чувствуещь, как набух? Болит, сволочь, - Сильно болит?

Она осторожно погладила вокруг.

— Внутри болит. Сильно. — Может. «Скорую» вызвать?

— Не нало.

 Как не надо, тебе плохо. Я боюсь, что не смогу тебе помочь. Я ничего не умею.

Сможешь. Дай таблетку. Две давай. Аспирина.
 Я усну. А утром сам в больницу поеду.

Утром Вера отпросилась с планерки и побежала на автобусную остановку.

Автобус уже пришел. Николай стоял возле открытой автобусной двери, курил и разговаривал с водителем. Когда увидел се, почти бегущую к остановке, бросил в лужу недокуренную сигарету и пошел навстречу.

Они обнялись. Водитель автобуса терпеливо ждал, курил, смотрел куда-то в сторону. Потом, когда надоело сидеть так, достал из-под сиденья ветошь и стал тща-

тельно протирать лобовое стекло.

Что это мы, первой спохватилась она, как все равно павсегда прощаемся. Ой, нельзя так, колыхнулось у нее под сердцем. И он, будто почувствовав в ней это движение, отстранил ее и сказал:

Пора мне, Вера. Ждут — задерживаю.

 Постой! — крикнула она, когда он уже поднимался по ступенькам и заскрипела, закрываясь, общарпанная, нелепая какая-то дверь. — Я с тобой!

Дверь так же скрипуче открылась. Вера вскочила в салон. Пассажиров было мало, школьники да две ста-

рушки.

Водае Городка Николаю стало нехорошю. Они остановили автобус и вышлы возле мостов. Вера спустилась к речке, смочила носовой платок и отерла Николаю лоб и шею. Ему сразу стало легче дышать. Он встал и, опираясь на ее плечо, сделал несколько шагов. Идги было тяжело. Он остановялся, стиснул зубы и, отверпувшись, ставая:

— Не могу. Давай еще немного отдохнем. Что-то в

груди колет.

Вера помогла ему сесть на обочину, а сама выбежала на дорогу и вскинула руки навстречу темно-вишневым «Жигулям». Водитель, она хорошо успела разглядеть

19#

его, молодой, худощавый, аккуратно выбритый и так же аккуратно причесанный, в белом пиджаке, что-то кринул ей, похоже, выругатся и помажал кулаком. Машина притормозила немного, объехала Веру, взревела надсадию, с хрипотцой, и умчалась, пыля, в сторону Городка.

Не надо, — сказал Николай, видя, как она переживает, что не удалось остановить «Жигули», — сами дойдем. Тут немного осталось. Сейчас вот посижу не-

много, отлышусь, и пойлем.

Она увидела внизу возле речки старичка. Старик, как видио, шел издалека. В тяжелой неторопливой походже от чувствовались усталость и желание скорото отдыха. Он то и дело прикладывал ко лбу ладонь и смотрел то ин ан ик, то ли ан енбе, то ли еще куда — издали было не разобрать. Взобравшись на насыпь и подойди ближе, старик хлопиул по-нетупшиному по полам серой своей техогорейки и окликиул Николав:

Гварде-ей! Никак это ты!

Николай медленно поднял голову, лицо его было бледным, с серовато-пепельным, будто дорожная пыль, оттенком.

— А, это ты, дед, — сказал он, облизав сухие лиловые губы.

Это был старик из Студенца. Николай, не вставая, подал ему руку и слабо пожал ее. И спросил:

 Ну что, дед, мясорубку бабке своей купил тогда?
 Не, брат, не купил, — ответил старик из Студенца. — Расхватали, ядрены кудри! Вот сегодня опять

иду. А ты, я вижу, того... приболевши?

— Да вот прихватило. — Николай обессиленно махнул рукой. — Думал, дома быстро оклемаюсь. А оно вон как...

Старик из Студенца потоптался на месте, потом обошел вокруг Николая, взглянул на Веру и сел рядом.

А это кто ж, не жена ли твоя и будет?

Николай кивнул.

А ну-ка, дочка, подсоби мне.

Старик из Студенца встал и начал поднимать Николая.

 Погоди, дедушка, — попыталась остановить его Вера. — Пусть он отдохнет немного.

- Бери, бери с той стороны, - приказал старик. -

Нешто не понимаешь — нельзя ему сейчас на сырой земле сидеть.

Вера осторожно взяла Николая под руку, и они, втреем, держась дорожной обочины, пошли в сторону Го-

- А так-то оно и хорощо. Так-то и лойдем номаленьку. А как же. — бормотал старик из Стуленца, придерживая Николая с пругой стороны. - Соллат соллата... Всегла так было. Кто ж такие мы тогла булем, если товаришей своих бросать булем? Какие ж мы тогла, к чертям. соллаты? Меня вон Селиванов, сержант наш, его потом осколком убило, так он меня верст двадцать, а то и всех трилцать волок беспамятного. На пинелишке. Шинелишку распоясал, перекатил меня на нее - и волоком... Взял бы да и бросил, все равно вель не попрекнул бы никто. Не взыскал бы. Потому как я в беспамятстве находился совершенном - убитый и убитый. А вот, поди ж ты, не бросил меня Селиванов. Выволок меня, считай, с того света. И в санбат поставил, Э-эх, порогой ты мой товариш боевой. Гле ты теперь? Гле твои косточки преют? Осколком убило. Так групь всю и рассекло. Перевенька какая-то маленькая, вроле хутора, речка так-то, мимо дворов... А в каких местах, и не помню уже. А грудь ему так всю и располосовало...

 Ой, дедушка, да замолчите же вы. Нашли времи рассказывать. — перебила его Вера и посмотрела с уко-

ризной в слезившиеся старческие глаза.

— А я что? Я ничего такого... — забормотал виновато старик из Студенца. — Я про то, что солдат солдата до

последнего должен...

Николай дыныл все тяжелее. Пот заливал глаза. Оп тинулся, чтобы отереться, но не мог. Вера изредка останавливалась, утирала его мокрым платком, и они шли дальше, с одной улицы переходи на другую, все время куда-то сворачивая, пока наконец не оказались перед белым зданием, обнесенным невысоким штакетликом.

Николай с трудом поднялся по ступенькам. Запахло лекарствами и хлороформом, и он, не открывая глаз, понял, что допли, что это уже больница, и, видимо, оттого, что идти больше никуда не надо, силы окончательно поквизуль его.

Его подхватили под руки уже другие люди и повели по коридору. Здесь тоже пахло хлороформом и чем-то

еще, похоже, мочой. Николай попытался подпять голо ву, но пичего не получилось, голову заваливало то назад, то набок. Тогда он позвал Веру, но опа не отозвалась, и оп попял, что рядом ее уже нет, и что старика из Студенща тоже нет, что его ведут куда-то медестры.

Когда Николая уводили, Вера отерла ему лицо плат-

ком и не удержалась, заплакала.

Вера вышла из больпицы. Идти было пекуда. Села па мокрую скамыю, заваленную клеповыми и черемуховыми листьями. Старик из Студенца вышел следом за иею, постоял, потоптался на крыльце, стараясь утешить.

Вера не знала, сколько времени она просидела в больничном сквере. Стало холодно, и она словно бы очнулась от оцепенения и страха, которые охватили ее после того, как медсестры увели Николая. Она попыталась всномнить, о чем она разговаривала с медсестрами, что они говорили ей. Вель они ей что-то говорили. Да. чтото очень важное, и ей обязательно нужно вспомнить. что именно. Она не могла ничего вспомнить ни минуту сиустя, ни полчаса. Тогда она попыталась вспомнить. о чем она пумала все это время, пока силела зпесь. Может, о том, что говорили ей мелсестры, она как раз и пумала? Но и этого следать не смогда. Вера огляделась. она хотела спросить старика из Студенца, что говорили ей мелсестры перед тем, как увели Николая. Но и старика нигле не было. Она вспомнила только, что тот ушел, видимо, покупать своей бабке мясорубку. Да, мясорубку, потому что о ней, о мясорубке, он как раз и говорил Николаю. Господи! Какая мясорубка!

Желтый с багряными прожилками лист упал с молодого клена, нависшего своими хрупкими тонкими ветвя-

ми над скамьею.

Вера поняла, что все дожди прошли, что земля замерла, охладев и успоковшимсь, и больше не ждет дождей. И сердце ее сжималось от воспоминаний о той поре, когда земля была переполнена ожиданием, когда петерпение звенело в каждом рождениюм вруке, в каждой былинке. Нетерпение жить. И дожди приходили. И ливни тоже приходили. Ах, какие была ливин!

— Дочка! Эй, дочка! — услышала она знакомый голос и обернулась: старик из Студенца стоял возле больничного крыльца и обеими руками делал ей какие-то

знаки. — Ходи-ка сюда. Ходи скорей.

Вера сосредоточилась, мучительно нахмурила лоб и,

наконец поняв, что ее зовут, сунула кленовый лист в

карман куртки и подошла к старику.

— Я там разведал кое-что. Укол ему сделали. Полегчало. Видать, полеаный укол. Они там, ядрены кудюумеют лечить, когда захотят. Но домой не отпустят. К ним сюда только попади. Лечить, сказали, надо. Ты, дочка, подойди вои к тому окошку и постучи. Если врач еще там, он подойдет. Поговори с ним. Он человек вроде хороший. Только ты сразу скажи ему, кто ты есть. Скажи: жена, мол. И совау сповициясь.

Вера постучала в нижнее стекло, она едва дотянулась, до него, там стоял фанерный ищик, она залезла на ищик и постучала еще. Окно, закрашенное сивзу белой краской, тут же открылось. Мужчина лет интидесяти, плотный, лысоватый, выслушал ее винмательно и сказал:

— Странно, вы стучите в окно, а между тем у меня никогда не закрыта от посетителей дверь Заходите, заходите. Через пверь, разумеется. Нам необходимо пого-

ворить.

Вера прошла по уже знакомому ей коридору, остановилась возле двери с надписью «ГЛАВВРАЧ», нажала ручку, дверь легко отворилась. В приемной никого не было, и она постучала в другую дверь.

 Скажите, доктор, то, что с ним произошло, очень опасно? — спросила она сразу, как только вошла в ка-

бинет главврача.

Главврач стоял у окна, курил. Она вспомнила, что раза два или три видела этого человека, но не здесь, не в больнице, однако, где именно, и как его зовут, вспомить не могла, и от этого было неловко.

 Извините меня. Я боюсь за здоровье мужа. Вы должны меня понять. Дороже и ближе его у меня ни-

кого нет.

Главврач сделал глубокую затяжку и выпустил в приткрытую форточку струйку дыма. Он даже не оглянулся на Веру. Похоже, он думал о чем-то таком, о чем сразу ей, Вере, невозможно было сказать. Вера следила за каждым его движением, и каждое его движение вызывало в ней нервный толчок. Молчание длилось и длилось, и она една держала себя в руках, она поняла: во что бы то ии стало иржно держать себя в руках.

— Мы сделаем все возможное, — наконец сказал

главврач и повернулся к ней лицом.

.- Значит, опасно? Значит, очень опасно? Операция?

Да, придется делать операцию. Сегодня вечером.
 Сейчас к нему нельзя. Вы паете согласие?

Вера смотрела в глаза главврача и вдруг поияла: да ведь он сам не верит в благополучный исход. Он скачето за сделаем все возможное... Значит, существует нечто за предслами возможного? И там, за пределами, опи инчего не следаюм.

 Вы говорите таким тоном, будто сами не верите не только в успех операции, но и в необходимость ее.

Главврач снова ответил не сразу. Видимо, такая у него была манера разговаривать, и с этим нужно было смирится.

— Я верю в то, — сказал он погодя, — что вы с вашим мужем еще будете счастливы. Я верю в это настолько, насколько верю вообще в смысл моей профессии.

Вера пристально всмотрелась в его глаза, она даже прищурилась и немного подалась к нему.

— Значит, — спросила она опять, — все очень серь-

- Да, серьезно.

Главврач снова закурил.

- Вы много курите? Вы что, волнуетесь? Вы, видимо, еще что-то хотите мне сказать? Я вижу, что вы что-то недосказали.
  - Я всегла много курю, ответил он.

В дверь постучали, вошла медсестра и сказала:

 Валентин Гаврилович, звонили из области. Только что. Вертолет уже вылетел.

— Спасибо, Тамара Васильевна, — ответил главврач. — Пошлите на площадку мою машину. Хотя, постойте, Я послу встречать Владимирова сам.

- Как, Валентин Гаврилович, на операцию вылетел

сам Владимиров? Алексей Владимирович?

 Да, Алексей Владимирович. Вы там, Тамара Васильевна, скажите шоферу, чтобы помыл машину. Время еще есть. А то вечно, у него все в затрапезном виде.
 Хорошо, Валентин Гаврилович.

Медсестра мельком взглянула на Веру и вышла из

кабинета так же тихо, как и вошла.

 Я запросил специалиста из области. Сообщил, что срочно нужно прооперировать демобилизованного из Афганистана солдата.

- Его комиссовали. После госпиталя.

— Да... Но это все равно. Я давно не делал подобных операций и потому... Это хорошо, что прилегает Владия пров. Когда-то мы с Алешей вместе заканчивали институт. Жили в одной комнате. Он очень хороший спецалист. Как ваше ими? Простите, вы назывались, но и запамятовал. Да, Вера Александровна... Так вот, Вера Александровна, ответьте мие на такой вопрес, поймите, это очень важно: не наблюдали ль вы в последнее времи каких-либо психических... — Главврач замялся: Вере каких-либо психических... — Главврач замялся: Вере каких-либо психических... — Главврач не закурил, он отвернулся к окну и спросил: — Каково сотолные его нервной системы, как вы Вера Александровна, считаете? Может, он нуждается в специальном обследования?

— Вы хотите сказать, здоров ли Николай? Психически? Вы хотите сказать, что если он из Афганистана, то... Но вы же врач, вы осматривали его, вы лучше меня должим знать, здоров ли он. И потом, мие кажется, сейчас не об этом ичжию заботиться в первую очерана.

- Видимо, вы все же не так меня поняли,

Я вас поняла правильно, Валентин Гаврилович.

Чего он хочет от меня, растерялась Вера. Неужели... Нет-нет, этого не может быть. Чушь, этого не может быть. И тут же усомнилась: а почему не может?

Вера вспомиила, как одиакды, возвращалсь пешком с дамыего поля, наткнулась в лесу на костер. Костер совещал небольную полянку, и возле него Вера увидела Цзукова, второго секретаря райкома партни (теперь се неоконданно освободны от занимаемой должности и вывели на составы бюро райкома в сиязи с уходом на неисию по состоянию здоровыя, так об этом сообщалось в районной газете), кого-то еще, и вот его, главрача районной газете), кого-то еще, и вот его, главрача районной объльщим, Валентина Гавриловича; от тогда напизывал куски мяса на шамиуры и, смескь, кричал кому-то: «Славик! Давай шевелиез! Јук тащи! Јук и соус!» Потом раза два встречала его в кабинете Паукова. В конторе поговаривали — в конторе все зна-

ют, что главврач частенько берет в совхозе мясо. Так вот куда закатилось пауковское колесико, поду-

мала Вера.

— Знаете, — продолжал главврач, — возможно, наблюдалась повышенная первная возбудимость. К примеру, бурные, неожиданные реакции на какие-нибудь самые обычные ваши замечания. Возможно, даже спад в ваших интимных отношениях. Вы не могли бы все это изложить на бумаге? Я повторяю, это во многом может помочь нам.

Главврач говорил торопливо, сбивчиво, иногла одно и то же по нескольку раз. Он полошел к столу, и Вера только сейчас увидела на аккуратно обрезанном стекле стонку чистых листов, четыре или пять, может, даже больше, и шариковую ручку. Ах вот оно что, вы решили - моими же руками... Старик, конечно же, ни при чем, лихорадочно соображала она, главврач попросил его позвать меня, и он с радостью это следал. Но тогда почему старик послад меня к окну? Она пошла к окну, потому что думала: там, за этим окном, жлет ее Николай. А может, главврач никого и не посылал? Может, он просто знал, очень просто знал, что я сама приду? Я вель не могла не прийти. Как они все предусмотрели и предугадали! С планерки меня отпустил, на целый день отпустил и даже посоветовал поехать вместе с мужем. И, видимо, позвонил вслед. А зачем вызвали врача из области? Этого Владимирова? Чтобы, если что случится, остаться в стороне? Им нужен документ. Так, спокойно, сейчас главное, ничего лишнего... Спокойно...

У нас с Николаем все было хорошо, — тихо ответила Вера.

Она говорила правду.

— Было все хорошо, — повторила она и почувствовала, что почти совсем спокойна, что даже уверенность пришла — все обернегся к лучшему, Владимиров спасет Николая, Николай скоро вернется домой, она будет ухаживать за инм, и все опять будет таким, как было раньше.

 Нет, у нас все было хорошо. — И спросила, глядя прямо в глаза главврачу: — Скажите, его можно видеть

сейчас?

К сожалению, невозможно.

Когда операция?

— Точно не могу сказать. Прилетит Владимиров, мы еще раз осмотрим вашего мужа и тогда, я думаю, решим окончательно. А вам следует успокоиться и поехать домой. Хотите, я вызову машину? «Скорую». Вас отвезут ло вашей перевни.

— На «Скорой»? Нет, я поеду на автобусе. Спасибо. У меня только просьба: я буду звонить, возможно, часто, так вы предупредите, пожалуйста, дежурных или кто там булет у телефона, чтобы это их не разпражало.

- Хорошо, хорошо,

Вера вышла из больницы. Пахло лымом, гле-то неполалеку жили листву. Запах пыма был таким тоскливым. что, вздохнув поглубже, ничего, кроме ответной горечи, она не почувствовала. Она оглянулась на трехэтажный больничный корпус и подумала: боже, какое унылов здание. Окна этих зтажей были пусты. Никто не смотрел ей вслед, никого не видела и она. Гле, за каким из этих окон он лежит, полумала Вера, и в горле у нее закололо от жаности

— Ну что, дочка?

Вера взпрогнула. Возле калитки стоял старик из Ступенпа. А. это вы. Булет операция.
 — ответила она.

Врача из области вызвали. Скоро прилетит.

 Ну вот и хорошо. Видать, хороший врач прилетит. А ты не палай пухом. Не печалься. Он у тебя, япрены кудри, парень крепкий, нашенский, гвардейской породы. Э-э, дочка, кабы б видела ты, какой плохой я с фронта пришел к своей старухе. - Старик из Студенца махнул рукой. - Только и звания было что человек. А потом ничего, ожился.

Я пумаю, что все булет хорошо, — сказала Вера,

пересиливая себя.

 Обойдется, обойдется, Врач-то, говорищь, из области прилетит? Ну вот. Доктора нынче хорошие. Вон, лаже руки пришивают, а тут... Обойдется, дочка, А кула ж ты теперь направляещься?

 Не знаю, — призналась Вера. — Подожду немного. А там автобус на Крисаново-Пятницу пойдет. Домой

поелу. Я договорилась: буду звонить им.

- Ну и хорошо, ну и ладно. Спасибо вам, дедушка.

Да за что же мне-то, дочка?

— За то, что помогли. Как вас зовут-то?

- Как меня зовут... Дедом меня зовут. И старуха так зовет, и дети, у меня их четверо, сыны и внуки, и весь Студенец так зовет. Дед. Старый солдат. Вот как

меня зовут, лочка.

Расстались они на заваленной палой листвой аллее неподалеку от больничной калитки. Старик из Студенца сразу куда-то заспешил, и Вера полумала, что у него. полжно быть, свои срочные пела, что, быть может, сегодня он уже не успеет туда, куда шел утром, что, будь он, старый солдат, врачом, уж он бы спас Николая, на-

верно. Такие никогда не подводят.

Где-то в глубине сквера слышались голоса и смех: там, видимо, сгребали листву и жгли. Только бы дожди не было. Теперь дождь не нужен. Зачем оп теперь? Костры горят в такую погоду негоропливо, словно нарочно, чтобы мобольше было дыма. Дома. Горечи. Чтобы дольше помиили лето и сильнее сожалели о том, что оно пошло.

Прошло оно, лето. Прошло. А листья сожгут через

день-другой, и уже ничего не останется.

### ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

В Крисаново-Пятинцу Вера решила не ехать. Она подумала так: операцию Николаю будут делать, видимо, все-таки сегодия, в крайнем случае, почью, так что ехать домой ни к чему. Но потом она спохватилась, что не взяла с собой паспорта, да и одета. Ладио, скажу, что студентка, что приехала на картошку, от своих отстала. Может, и пустят переночевать. Или лучше, решила немного погодя, расскажу все как есть. Поймут, люди ведь тоже.

Когда шла через площадь, над Городком, сотрясая стекла военкомовских и раймаговских окон, пролетел мелицинский вертолет. Вера подняла голову и увидела. как он блеснул серебристой общивкой над крышами зданий и, накренившись, стал загребать винтами в сторону стадиона: там, видимо, была оборудована площадка для посадки. Она полумала с облегчением, что прилетел чедовек, который следает лействительно все, чтобы они с Николаем вновь были счастливы. Немного погодя оттуда через площадь, поднимая пыль и сухие листья, проехала «скорая». В кабине рядом с водителем Вера увидела пожилого мужчину в светло-сером пиджаке или плаще. Был он худ, сутул, казался усталым. Вера вздохнула и смотрела вслеп удаляющейся машине до тех пор. пока та не исчезла за тополями и лохматыми давно не стриженными кустами акаций.

Она вспомнила, что в кармане куртки у нее лежит железный рубль и немного мелочи, решила зайти в кафе. Есть не хотелось, но вечером, решила она, когда все закроется, захочется обязательно. Надо выпить котя бы кофе с какой-нибуль булочкой. Она пожалела, что денег V нее мало, что и занять не v кого, вель завтра утром

нужно будет что-нибудь купить пля Николая.

В кафе было многолюдно, почти все столики были заняты. Вера взяла чашку суррогатного кофе и лепешку на блюлпе с отбитым краешком и оглялелась, кула бы сесть. В конпе конпов она пристроилась у полоконника. Ее позвали — подумала, что, наверное, забыла взять сдачу, или, может, это не ее зовут. Вера попробовала кофе, но сделала два глотка и почувствовала приступ тошноты. Вот только зтого и не хватало. И тут снова ее окликиули, на этот раз по имени и отчеству. Она оглянулась и увипела Игоря Алексеевича: он уже шел к ней, улыбался и что-то говорил, но что, она не могла понять

Кофе допили молча. Вера наконец справилась с приступом тошноты. Что это со мной, полумала она? От пе-

ренапряжения? Или, может...

Они вышли из кафе и направились в сторону парка, гле тоже лымились костры. В парке они сели на скамью, и Вера рассказала Игорю обо всем, что произошло. Еще когла она увилела его, пробирающегося межлу тесно слвинутыми столиками, поняла, что нужно обо всем рассказать, душу хотя бы облегчить, иначе она просто не выдержит. Выслушав ее. Игорь некоторое время молча теребил длинными смуглыми пальцами маленькую черную бородку. И зачем он ее отпустил, подумала она? Но, подумав это, она вдруг спохватилась: боже о чем это я? Игорь встал, схватил ее за руку и сказал:

Пойдем, Я знаю, что надо делать.

- Что вы хотите делать? Куда идти? Что вы надучали?

- Напо спешить.

 Куда? Вы хоть объясните толком. Я еще не знаю, куда. Но надо ведь что-то делать!

Ну вот, а сказали, что знаете...

Они зашли в редакцию. Вера была здесь впервые. Игорь провел ее по узкому темному коридору, отпер ключом какую-то дверь. Они оказались в небольшом кабинете, заваленном полшивками газет, всевозможными справочниками, пыльными журналами в красных обложках, старыми верстками газетных полос с карандашными и чернильными пометками, исписаниями блокиотами и какими-то, чуть ли не бухгалтерскими, бланками. На столе возвышалась массивная машинка допотопной конструкции, какие Вере доводилось видеть только в кинофильмах о революции и гражданской войне.

— Зачем вы отпустили бороду? — спросила Вера, когда Игорь подтащил к себе с соседнего стола, придвынутого вилотную, тресиртый в нескольких местах и перекрученный развоцветной изоляционной лентой телфонный аппарат, распутал провод и начал набирать какой-то помер. — Борода вам не идет. Совершенно. — И снова подумала: зачем я говорю это? Зачем я вообще сейчас говорко о чем-то?

Сейчас я с ним поговорю.

— С кем?

— С кемг — С кемг — С главврачом. Ты только сиди и молчи — ни слова. Алло! Эго главный врач районной больницы Валент
ин Гаврилович Ковримкин!? Здравствуйте, Валентин
Гаврилович. И постараюсь быть предельно кратим. Да,
постараюсь. А вы постарайтесь попять мени. Хорошо?
Минуточку — сейчас вам вее станет ясло. У вас сейчас
ожидает операции Николай Допцов. Так, так, совершенпо верио. Так пот за исход операции... Нет-нет, вы выслушайте. Да. Да. Вы правильно меня попяли. Да, да.
Совершенно верно. Но поймите и вы нас. Так точно,
его товарищи по службе.

Перестаньте. Слышите?

Вера потянулась к трубке, но Игорь перехватил ее руку и, зажав ладонью микрофон и стиснув зубы, прошептал:

Ни звука. Понятно? Все. Отойди на два шага.

— Не вы? Владимиров? Какой Владимиров? Ах, так. Ну хорошо. И все-таки, Валентин Гавринович, за исход операции будете отвечать вы, а не Владимиров. Перед законом. Да, перед законом. И перед говарищами Николая Допцова. Вам верь и взвестно, где он службу проходил? И откуда у него такие ранения, тоже должно быть, известно. Да? Да, понимаю. Но там рискурот больним. Все. Желаю вам удачи. До свидания. Игорь положил трубку и некоторое время молчал.

Игорь положил трубку и некоторое время молчал.

Молча тер длинными смуглыми пальцами переносицу.

Может, и и глупость совершил. Но трубку поло-

 Может, я и глупость совершил. Но трубку положить он во время разговора не посмел. Другой бы и слушать не стал. Боится. Так ведь не он будет операцию делать.

— Не он. Это и хорошо. Так что не воднуйся. Он даже ассистировать не будет. Я слышал об этом Владимирове, читал недавно очерк о нем в областной газете. Большой специалист. А Коврижкин... Нет. как он заглотил эту пилюлю! Как ты лумаешь, что сие означает!

— Что я рассказала вам не выдумку. Что они с Пау-

ковым пействительно

Вот именно! Но теперь он хвост положмет.

— Главврац?

 И главврач, и начальник твой — все эти сукины сыны. Ух. поберусь я как-нибуль по них!

Игорь грохнул кулаком по столу, отчего в пишущей машинке что-то шелкиуло, и массивная каретка, треша, начала съезжать в сторону. Игорь поймал ее, возвратил назад, с таким же стремительным треском и, чтобы она больше не езпила, сунул купа-то внутрь линейку.

 Вам не кажется странным. — спросила Вера. что со всем этим нужно бороться такими методами?

 Э. Вера, другими их не проймещь. Да и недостойны они других. Я злесь без голу неделю работаю, а уже такого насмотрелся, наслушался... Ладно, сейчас главное, чтобы операция прошла хорошо. А там мы еще поглялим, как говорил Тарас Бульба, у кого штаны ширше!

Тарас Бульба? Что-то не помню такого. — замети-

ла Вера.

 А ты что, была знакома с Тарасом Бульбой? Была, Так же, как и вы, еще в школе,

Давай на «ты», вель давно знакомы.

Не знаю.

 Давай... Давно не читал Гоголя, но мне кажется, такие слова Тарас Бульба вполне мог бы сказать... А еще собираецься воевать с пауковыми и коврижкиными.

— Что ты хочешь этим сказать?

 Ничего. То, что Тарас Бульба, будь он сейчас здесь, сказал бы что-нибуль покрепче.

Пожалуй.

Гле-то за второй или третьей стеной ровно, словно завеленный механизм, стучала пишущая машинка, в коридоре стукнула дверь, кто-то прошел мимо, по-стариковски тяжело прошаркал по половику, прокашлялся и постучал в соседнюю дверь.

Игорь посмотрел на часы.

Уже шесть. Ты гле остановилась?

Пока нигде. Пойду в гостиницу.

- Хорошо. Я помогу тебе устроиться.

Нет, я пойду одна.

 Да перестань ты. Думаешь, так просто устроиться в гостинице? А если мест нет?

- А если мест нет, то как ты, интересно, поможешь

мне устроиться?

Свободных мест в гостинине действительно не оказалось. Администратор, она же, видимо, и горинчная, седенькая старушка в учительских, в металлической оправе очках, смотрела на инх виновато и сожалеюще разводила бледными худыми руками, повторян;

 Ну вот ни одной коечки свободной. Ни единой нет, деточки. А вы вдвоем? Одна? Ну хоть бы коечка свобод-

ная была.

Они вышли из гостиницы, и Вера сказала:

Ну, вот и помог.

— Да...

Мне нужно позвонить, — спохватилась Вера.

Редакция уже закрыта. Ключа у мепя нет. Придется из автомата.

Она позвонила в хирургическое отделение по номеру, который дал ей главирам. Ей ответлил, что операции еще не было и что когда будет, неизвестно. Главирача звать к телефону она не стала, подумала: хватит, ему уж и так нерых сегодни потрепали. Спросила только, как чувствует себя Николай. Ничего, ответили ей, сиит. Она повеслла на рычат трубку и вздожнула и улибиулась, глади сквозь стекло телефонной будки на Игоря. Тот стоял поодаль, на самом ветру, и кутался в плащ.

— Ну как там?

Ему стало лучше. Спит. — Она снова улыбпулась. — Представляещь, спит.

Когла операция?

Видимо, ночью. Они ничего не сказали определенно.
 Они нарочно мне ничего не говорят. А может, и то, что он спит, тоже неправда?

Перестань. Начинаешь выдумывать то, чего нет. Так нельзя.

— Да?

Успокойся. Все будет нормально.

Осенью темнеет скоро. А чуть лишь стемнело, так и захолодило сразу, ветер рванул на кленах редкие бледные листья, но потом утих, и вскоре заморосил, звеня, мелкий ложль.

Вера поежилась, чувствуя, как вода начинает произнать в швы куртки, и что, если действительно не спрататься сейчас куда-нибудь под крышу, она проможиет до последней нитки и наверняка простудится. И подумала: вот только заболеть еще осталось.

А может, пойлем ко мне?

Вера ничего не ответила.

— Я живу у стадиона. Это совсем недалеко, Снимаю целый дом. Затопим печь. Просушим одежду. Поесть чтонибудь найдем.

Как ты себе это представляещь?..

Игорь пошел по аллее, поддавая мокрые листья. Под ногами уже чавкало. А может, это чавкает в его кроссовках, подумала Вера, и ей стало жалко Игоря: навязалась на его шею, и уйти ему теперь неудобно.

- Я представляю, что будет, если мы еще хотя бы

полчаса проторчим здесь, - ответил он.

Она уже решила ночевать на вокзале, там есть телефонавтомат, во сколько хочешь, во столько и звони, и до больницы рукой подать. Но кургка уже успела промокнуть, отяжелела на забиущих плечах, ноги тоже стали мерануть. Нужно было хотя бы просущить одежду и согреться как следует. Да и чаю бы, конечно, хорошо бы...

В твоем доме есть телефон?

 Нет. В доме нет, но рядом, совсем неподалеку, есть телефонная будка.

Они вышли из парка и свернули в сторону стадиона. Дождь пошел сильнее, теперь даже слышно было, как он сек по лужам, по траве. Куртка совсем промокла, плотная материя набухла, одеревенела, словно губы от слез.

Игорь принес из сарая оханку дров и затония печь. Тига вначаль была ноложа, в доме запахло дымом, засинелось, по потом в топке загудело, затрещало торопливо, радостно, и в доме, казалось, сразу стало теплее. Вскоре засимел, загремел крышкой чайник, и червые шарики кипитка, сердито шини и подпрыгивая, покатились по раскаленной плите.

— Чей этот дом? — спросила Вера.

Тетушкин.

А где же сама она?

Вера спрашивала без особого интереса, так, чтобы не молчать, потому что молчание становилось тягостным. Какое-то время ее донимала такая мысль: вот не успела из одной истории выпутаться, как в другую, похоже, занесно

 Тетушка вышла замуж и уехала на Север. Она тоже работала в редакции. Почти всю жизнь прожила одна. А потом вышла замуж и все, как видишь, бросила... Может, включим телевизор?

- Нет, не напо. Так посилим. Я почему-то стращно **УСТАПА** 

Игорь заварил чай, принес в комнату чашки, сушки в пеллофановом пакете, варенье, конфеты и все это выгрузил на круглый старомодный стол с гнутыми ножками. накрытый такой же старомолной, вязаной, видимо, крюч-

ком, скатертью.

 Дождь на улице все сильнее.
 Вера вздохнуда. Каково-то сейчас кому-нибуль в поле. Олиноко сейчас в поле, страшно. Особенно одному. — Она посмотрела в окно, там ничего нельзя было разглялеть: темень, черная, непроглядная, стекла отсвечивают, будто с обратной стороны их густо-нагусто замазали легтем. Прислушалась. — Шумит как. Все зальет. — И впруг встрененулась: - А гле телефонная булка? Ты не показал.

Игорь подлил ей еще чаю, чай был крепким, пололви-

пул розетку с земляничным вареньем.

- Когла шли сюда, вилела фонарь за тополями справа от калитки? Так вот там, пол фонарем, булка и стоит. По сейчас пока звонить, вилимо, не стоит.

— Почему?

- Потому что рано. Всему свое время. И потом вот что: звонить булу я сам.

 Нет. хватит того, что уже было. Мы начинаем играть в какую-то не совсем приличную игру, а им сейчас ледать операцию. Николая, моего мужа, булут оперировать.

а мы...

- Это пе игра. А если даже допустить, что все-таки игра, то выиграть ее должны мы. Понятно? Так что ввошить буду я, - твердо сказал Игорь и взглянул на нее так. что она почувствовала свою беспомощность и ту почти безвыходность положения, в которую ее загнала судьба. — Только не раскисай. Ты же умееть держаться молодцом. Все будет хорошо, Вера, Поверь мне, Они сейчас там трудятся изо всех сил,

Ты о ком?

— Владимиров и Коврижкин. Все будет пормально. Вот увядищь, Сейчас десять, в одиннадцать я буду звонить. Ты можешь ложиться снать. В той комнате. А я устроюсь здесь, на диване. Мне еще нужно поработать, завтра в номер должен, хоть кровь из поса, пойти мой репоратаж. Ничего, если я постучу немного на машинке?

Звонить вместе пойдем, — решила она.

В одиннадцать они пошли звонить. Автомат работал плохо, монеты проваливались, на том конце провода отвечали вначале заспанным, а потом уже раздраженным голосом, и тут же слышались короткие гудки. Потом, когда кончились монеты, Игорь набрал так и, как ни странно, связь больше не прерывалась. Он вызвал главврача, и тот на этот раз уже терпеливо выслушивал его вопросы и так же терпеливо отвечал.

 Операция только что закончилась, — повесив трубку, сказал Игорь и засмедяся, он смотрел на Веру и смеялся. — Все нормально. Я же говория, что все будет нормально. Я же говория. Ну что молчишь?

 Постой. Неужели так быстро? — Вера дрожала, но голос был ровным, спокойным, она говорила и удивлялась,

какой ровный и спокойный у нее голос.

 Ого! Быстро! Они начали в половине восьмого, как раз когда мы только-только подходили к дому, а закончи-

ли несколько минут назад.

Когда мы подходили к дому, подумала Вера... Когда мы подходили к дому, опи начали его оперировать Тем от отчето так больно тогда дернуло сердце. Нет, сердце не обманешь. Это ж оп обо мне в самый трудный момент веспоминд, а сердце весть и подало. Говорят, во время войны так часто бывало...

 Ты тоже позвонить должна, — прервал ее мысли Игорь и вновь набрал номер, и, не опуская монеты.

передал ей трубку. — Говори.

Трубку подняли, она услышала голос главврача. Голос был усталым, и Вера устыдилась того, что они вот звоинт, дергают, надоедают, а там люди спасали самого дорогого ей человека. И спасли. Николая спасли.

Главврач сказал, что Николай чувствует себя хорощо и что завтра после утреннего обхода она может прийти

и навестить его.
— Спасибо вам, Валентин Гаврилович, — сказала она,

всклипнула и повесила трубку. 13\*

По дома они шли модча, а уже на крыльце, справившись со слезами. Вера сказала:

- Ты знаешь, мне кажется, что этот Валентин Гаврилович прекрасный человек и он вовсе тут ни при чем.

 Что ж. человек он, может, и неплохой. Так пауковым не только плохие люли служат. Они и к хорошим ключи полбирают. Так со стороны и не разберешь.

Игорь больше не проронил ни слова. Только когла вошли в лом, предложил чаю. Вера так же сдержанно отказалась.

Боже мой, неужели все позали, пумала она, Неужели этот кошмар прошел? Главврач сказал, что теперь с каж-

дым днем ему будет лучше и лучше. Не включая света. Вера прошла в другую комнату. откинула одеяло, разделась торопливо и легла. И удивительно быстро уснула. Но вскоре проснулась. Ей приснился какой-то беспокойный сон, но, что именно снилось, она не могла вспомнить, и лежала с открытыми глазами, и слушала, как сильно и торопливо бъется серпце. В другой половине дома горел свет. Игорь, видимо, все еще не спал, хотя стука пишущей машинки уже не было слышно. Вера попыталась сосредоточиться, чтобы вспомнить, что ей все снилось минуту назад. Она чувствовала, что что-то важное. Знакомое. Как будто это было когда-то. Неужели гуси? Да. гуси. Опять, как тогда, летом на Хуторе. У Веры сжало в груди: а вдруг что с Николаем? Пока она тут спала?

Дождь на улице лил и лил. Она накинула капющон. запахнула на груди теплую, нагретую возле печи куртку и побежала к фонарю, освещавшему клочок мокрой земли и синюю, с выбитыми стеклами, покосившуюся телефонную будку, Фонарь поскрипывал, бился абажуром о мокрый столб, его мотало ветром тула-сюла, и вместе с ним качался световой круг.

Ей ответили, что Николай чувствует себя хорощо, что все в пределах нормы, что температуры нет, что он спит и что по утра, пожалуй, звонить больше не стоит, и положили трубку.

 Ну, слава богу, все хорощо, — сказала Вера, шагнула под дождь и побежала к дому.

Когла она на пыпочках пробрадась в комнату. Игорь кашлянул и спросил свежим, незаспанным голосом:

— Холила звонить?

Ла. — ответила она.

Все нормально?

— Да, все хорошо. Немного поголя Игорь заговорил снова:

Немного погодя Игорь заговорил снова:

— Ты кричала во сне. Тебя что, ломовой лушил?

— Кто?

— Домовой. В каждом доме живет домовой. Тем более в таком старом, как этот.

Ты что, хочешь, чтобы я испугалась?

Игорь рассмеялся.

 Я вот что хотел спросить: почему в газету больше не пишешь? За столько времени ни одной заметки.

Некогда

- Отговорки, Ты пиши, У тебя хорошо получается.

- Будет врать.

 Точно. Редактор как-то на планерке спросил, почему, мол, давно нет материалов от бригадира из «Рассвета»? Как-то даже ругать меня принялся.

— За что?

За то, что не работаю с тобой. Что статей твоих нет.
 Вас и за это еще ругают?

— Нас за все ругают. Даже за то, что в хозяйствах надои низкие. Ты, правда, все же пиши нам. Звони. Вверху, похоже на чердаке, что-то стукнуло, затопало,

завозилось.

— Что это?
— Там у меня кто-то живет. Вот, слышишь, сопят, как галы. Вилимо. коты. Надо гле-нибуль найти лестницу

и закрыть на щеколду фронтонную дверь.

— Пусть живут. Зато мышей не будет.

На чердаке снова завозились, забились, загремели досками. Такое было впечатление, что кого-то там, наконец, поймали и исступленно колотили о балку.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Утром Вера проспулась отгого, что в соседией комнае, где спал Игорь, разговаривали. Вначале тихо, почти шенотом, потом громче. Кто-то, должно быть, пришел, подумала она. Кто это может быть? И вдруг она узнала говоривших, узнала голос Иры, не й стало стыдиоты

 Прекрати. Не дури, слышишь? — Голос Игоря был раздраженным. Похоже, он успокаивал Иру уже давно

и растерял терпение.

 Прости, милый, — еще тише и еще торопливее зашентала Ира, — я наговорила глупостей. Ну, прости, прости, прости... Слышишь?

Послышалось шуршание одежды, вздох. Игорь, похоже, вздохнул, шепот, опять шепот, потом приглушенный смех

и снова торопливый шорох одежды.

Что они там, целуются, что ли, подумала Вера и хотела закрыть ладонями уши, но побоялась, что, если опа пошевелится, заскрипит кровать, и они, там, в соседней комнате, поймут, что опа не спит.

...Ира ушла. В сенях стукнула дверь, звякнула ценка, и в доме стало так тихо, что Вера старалась дышать еще реже и тише. В окна, задернутые простепькими бельми шторками, уже матово просвечивало снаружи. Ира, видимо, прибежала с первого автобуса. Ну и Ирка, в конце концов подумала Вера, сумела-таки окрутить парня.

Вера решила полежать еще минут десять-пятнадцать

и «проснуться».

А что, подумала она опять, неплохая пара будет. Вот

поженятся, новая семья на свете образуется. Игорь, конечно же, увезет ее из Крисанова-Пятницы.

Вера, ты проснулась?

Да. Ты не знаешь, во сколько у них кончается обход?

Часов в десять. А может, позже.

Как долго еще ждать.

Когда Игорь ушел, указав ей, где спрятать ключи, ота налила себе чаю и взяла песколько сушек. И вдруг опять, как и вчера в кафе, почувствовала внезаппую тошноту. Она встала из-за стола, подошла к зеркалу. Лицо было бледным, на лбу и под глазами появилсь какие-то иятна. Неужели я забервменела, подумала Вера. Нет, не может быть, сказала она с радостным волиением и тут же устыдилась своей радости, вспомиць о Николае. Какопо-то ему сейчас? Господи, хоть бы все хорошо было, хоть бы поскорее поправлялся. Приступ тошноты вскоре прошел. Так же, как и в первый раз, на лбу и верхней губе выступыл пот.

Она легла на диван, положила на живот руки и прислушалась. Нот, ничего такого особенного в ней не происходило. Все было прежими. И все же, она уже знала это наверное, в ней что-то произошло. Вера попыталась вспомнить, какое сегодия число, вспомнила, ладонью коснулась туб, охнула и засменлась. Сейчас пойну к нему и обо всем расскажу. Он, рад будет, улыбаясь, думала

Вера шла по больничной аллее. В сквере все еще пахло эмеращими дымом. Странию, вздохнула она, костры давно уже погасли, зола остыла, а дымом все пахнет, — даже свильнее, чем когдь костры жили. И листемы нет, она стореда, а листвою все еще пахнет. И будет пахнуть до первого спета. Надо обо всем расскваать Николаю. И о том, самом главном, и об этом, о листьях.

Ей выдали халат и указали дверь палаты, где лежал Николай. Вера постучалась, подождала немного и вошла. Воздух в палате был тяжелым. Пахло потом, лекарствами в хлоркой.

Николай лежал у окна. Она посмотрела на его бледное, закололо в горле. Кроме Николая, в палате было еще двое больных. Один, совсем еще мальтишика, нагнувшись и бережно придреживая руку вовле живота, вкладиул на Веру, потом на Николая, неподвижно лежавшего у окна, и пошел к двери, скрибая по полу кожаными тапочками с жесткими негнущимися подметками. Другой, мужчина лет сорока вияти, сунуя в рот красный мундштук е вдетой в него длинной сигаретой, подобрал костыли, валявшиеся на полу возле единственной его поги, ловким заученным движением подсунул их под мышик, как-то смещени подпрытнул и, мурлыча что-то себе под нос, захромал вслед за мальчиком. Вера и Николай остальскь одии.

Она бросилась к нему, и яблоки из целлофанового па-

кета покатились по полу.

 Нормально, — с трудом разлепил он засохшие почерневшие губы. — Нормально все. Что, напугал я тебя?
 Вера собрала яблоки, поправила одеяло, подоткнула под спилу жидковатую подушку и села рядом.

Красивые яблоки ты принесла, — сказал он.
 Хочешь? Я сейчас помою. Гле тут у вас вода?

 Вон там. — Он с трудом поднял похудевшую руку и указал в угол, где стояло некое сооружение, похожее на ширму, за которой, видимо, была раковина.

на шарму, за которои, видами, обла раковина.

Вера взяла из пакета несколько яблок, самых крупных, пустила воду. Она вытерла яблоки полотенцем, прижала к грули и снова почувствовала топшоту.

— Что с тобой было? — спросил Николай и повернул

к ней голову.

- Душно тут у вас. Форточку, видимо, совсем не открываете.
  - Открой.А можно?

— Можно.

Николай сл яблоки. Он ел их медленцо, так только хаеб едит. Иногда крошки падали на подбородок, на по-додеальник, и тогда Вера собирала их в ладонь. Какой он бледный и слабый, думала она, чувствуя в горячей ладони таконцие колодиные куюшки яблок.

— Я возьму отпуск, две недели за свой счет, если он не отпустит в очередной. Завтра же приеду и буду здесь с тобой до тех пор, пока тебя не выпишут. Ладно?

Я скоро встану. Вот увидишь.

 Ну, конечно, — улыбнулась она и почувствовала, как, глядя в его глубоко запавшие, потемневшие глаза, у нее покалывает от нежности и жалости кончики пальцев.

Я скоро встану. — Николай хотел сказать еще что-

то, но осекся, вздохнул и отвернулся.

Она собрала с пододеляльника иблочные крошки, хоподные, уже зарозовениие, и подумала: сказать? или обождать пока? Вдруг это просто обмая? Может, подстыла, вот и кругит. Вспомнила, почти что так было веспой, посиделя на сырой земле. Потом Санечка Крылатка в баню сводила, веником выпарила, все сразу и прошло. — Лай еще. — попроски он и потянулся к яблокам.

— дан еще, — попросил он и потяпулся к яплокам. Яблоки лежали на подоконнике. Вера выбрала одно, самое крупное, самое зрелое, подала ему. Николай взял яблоко, по не надкусил его даже, опустил на грудь и сказал:

— Вспомнил одну историю. В нашем госпитале было. Хогал тебе раньше рассказать, да все откладывал. Служодителе не было. Он хоть и сейчас не совесем подходищий, но да задно. Только ты слушай, а то не буду рассказывать. Там такое было... Там нас много было. Почти все — оттуда. Кого в ногу, кого в руку, кого в голову, кого куда. Родственники привезжали. К некоторым — не ко всем. Родители в основном. Иногда братья, сестры. Дембеля тоже всегда заезжали, когда ехали из Афгана. Адреса оставляли, про ребят рассказывали, Иногда жены приезжали или подруги. Ребята обычно сразу из палаты потвхоньку выходили. Кто еще сободно и мог ходить, тому помогали. А возле двери часового выставляли, чтоб кто-иноўдь из медесетер в палату пе влетел. У нас в палате сержант был. Лежачий. Он еще до меня поступил. Его броник где-го возае Герата на мину напоролся. Ноги раздробило. Правую по колено отняли. Лицо обгорело, спина, рука. Мы его не трогали. Оставался он. Отвернетея. глаза закроет и лежит. вполе бы спит.

Раз так к одному из наших подруга приехада. Мы, как всегла, вышли. Потом входим в падату, а сержант наш лежит и плачет. Мы к нему. А он: ребята, говорит, так, мол, и так, сил больше нету терпеть, женщину хочу... У него жена была. Он говорил, что у них и раньше не далилось, а теперь, когда она узнада, что его, такого вот, привезли в Союз, бросила. Паже не появилась ни разу. А тут как раз лембеля приняли, служили с ним, с сержантом нашим. Олин, шустрый такой, и говорит: давайте, мол. мужики, кто сколько может. Собрали пятьлесят рублей. Взял он эти деньги и говорит: к вечеру, мол. жлите, И правла, к вечеру приехал. С ним женщина. Лет так пвалпати пяти. Красивая, Высокая, Олета хорощо, Как мы ее проволили в палату я тебе рассказывать не булу. Это целая история. Дембель тот, который привел ее, все уже объяснил, как и что, Мы в корилор вышли. стоим, глаза друг от друга прячем. Через полчаса где-то, слышим, рыдает кто-то в нашей палате. Дембель тот к двери сразу, приоткрыл немного, и вдруг открыл настежь, и видим мы: она оттуда выходит, вся в слезах. Дембель ей деньги в сумочку сует. Она оттолкнула его, vиди, говорит. Бросила наши пятерки и побежала к выходу... Назавтра, ты знаешь, женщина та снова пришла, Иелый пакет апельсинов... И каждый день стала прихолить. Сержант наш выкарабкался. Вот такая история. А зачем я тебе рассказал ее, и сам не знаю.

 Я тебя не брошу никогда, — сказала Вера и заплакала.

Он стиснул зубы и отвернулся к окну.

К вечеру у Николая неожиданно подивлась температура. Владимиров к тому времени уже улетел. Вызвали из дома главърача. Тот осмотрел Николая, вышел в коридор и увидел Веру. Она ждала у двери. Она схватила его за рукав и спросила:

— Что с ним?

 Худо. Худо дело, — ответил тот и потер виски, глаза его были растерянными, а лоб покрыт крупными каплями пота. — Зайдите к нему. Он спрашивает вас. Я сейчас верпусь. Да, вот что... Вы не могли бы сегодняшнюю ночь побыть с ним? А то у нас медсестра... Ребенок у нее заболел.

Да, — сказала Вера. — Я могу. Я все буду делать.
 Все, что нужно. Вы только скажите, что пужно.

Вот и хорошо.

Вера подошла к двери и тихонько толкнула ее. Она еще не знала, что ждет ее за этой дверью...

#### вместо эпилога

Ива гола спустя сульба опять забросила меня в Городок. Зашел в редакцию районной газеты. С редактором мы когла-то таскали кашу из олного соллатского котелка. Обнялись, Заварили чай, Вспомнили, как вместе в караул ходили, как старшину своего обманывали и как это нам потом боком выходило. Потом, когда обо всем было уже переговорено, я спросил как бы межлу прочим, работает ли в релакции Игорь Никишов. Оказалось, что уже нет. Женился и уехал на родину жены. Не из Крисанова ли Пятницы жена его, поинтересовался я. Да, сказал приятель мой, оттупа, библиотекарем работала. И тогла я признался, что хотел бы съездить в эту деревеньку и встретиться с Верой Донцовой. То, что она по-прежнему живет там и работает, я знал уже. Приятель мой молча допил чай, подошел к окну и сказал: да у нее, понимаешь, история. Муж вернулся из Афганистана, пожил немного и... А сама она, видишь ди, как не в себе. Я поспешил перебить его, сказал, что все знаю.

...Крисаново-Пятница ни капли не изменилась. Не изменилась инчуть, так мне во исяком случае показалось, и Вера Донирова. Правра, вглядевшись попристальнее в ее смуглое от загара лицо, можно было заметить такое, чего раньше не было, а что именно, да бог его знаст. Как будто свет какой-то, каким женщина светится, красивая

и добрая.

Вначале мы зашли в контору совхоза. Нас встретки директор «Рассвета», человек мне незнакомый, молодой, одетый в короткую кожаную куртку и свежую голубоватую рубашку. Так же свежо и приветливо голубели его внимательные глаза. Я уже знал, что Паукова уволили, всключяли из партив, судили за воровство и приписки.

Вместе с ним веревочка захлестнула и кое-кого из Городка, кто покровительствовал ему и до поры до времени отводил все беды. Дело было громкое, о нем писали газеты.

Веру я отыскал в поле. Она внимательно посмотрела на меня, казалось, вспоминала что-го, вспоминал, потому что обветренные губы ее вадрогнули. Когда я собрался уходить, она дала мне два конертя из плогной бумати и попросила, чтобы я опустил их в Москве. Я кивнул ей, подложил.

В Москве я достал конверты и хотел уже бросить их в почтовый ящик неподалеку от метро «Новослободская», но взглянул на конверт и обнаружкил, что он не надписан. Не было адреса и на втором конверте. Один из них даже не был заклеен. Что с ним делать, я не знал. Написал Вере Донцовой, но ответа не получил ни вскоре, ни месяц спустя, ни много позже.

Повесть моя, а вернее, ее, Верина, повесть все это время лежала без движения, я не знал, что с нею делать. Письма лежали в столе, и я наконец решился прочесть их.

Письмо первое.

«Милый, и все зону тебя. Зову и зову. И знаю же, что зов мой не доходит до тебя, а все равно зову. Это, на верное, только у женщин бывает, когда все потерино, когда не на что уже падеяться, надежда все же живет. Однажды, когда ты еще не верпуслед, мы заготавливали сено па Хуторе. И раз вышла почью из нашего жилинд и слушала, как на болоте, словно человек, кричала птица. Мне так жалко было ее тогда, что я чуть не заплакала. Теперь бы, если бы услышала снова, точно бы заплакала. Но больше я той птица не слышала.

Мне иногда кажется, что ты не возвращался еще, что все еще там, служинь. Вот и пишу тебе. А ты не отве-

чаешь. И не ответишь.

Котда с памятью у меня все в порядке, я вспоминаю спомно лето вернулось. Тът такие дни любил. Это потом дожди пошли. Скучные, мутные. Таких никогда не ждешь. Их не ждешь, а они все равно льют. А тот день был ясным. Приехали товарищи твои, с кем ты, как пишут в газетах, выполнял свой интернациональный долг. Много ях было. Военком солдат привез. Салют давали.

Ульяна наша растет. Волосенки у нее такие же черные, как и у тебя. И глаза твои. И характерная такая же, как и ты. Вся она в тебя уродилась. И в деревне все

говорят, мол, все отповы крошечки подобрала.

Роды были тяжелыми. Я уж думала, что не выживу. Мать твоя приезжала и жила два месяца у меня. Она Ульянку возьмет, подложит к моей груди, а когда та насытится, папьется мамкиного молочка, забелет облатно.

насытится, напьется мамкиного молочка, заберет обратно. Воспоминание — это одно. Память — иное. И она — единственная реальность, в которую можно верить. Память — это ты. Память — это то, что было с нами.

Сейчас зима. Холодно. Под полом мыши завелись. Ночью пищат, скребутся. Странись эгорой этаж, а под полом
мыши. Заходила как-то Александра Филипповна Четвертушкина, сказала: потрави, мол. А мне их жалко. Пустьсебе пищат. Лето придет, сами уйдут. Зима нынче холодная. Морозы доходит до сорока гразусов. Иногда, особенно
почами, и больше бывает. Снега много. Сугробы. Такое
чувство, что но пли зима еще не кончалась.

Когда-то говорили, что каждый должен нести свой крест. Должен. А что — нет? Прости, это уже слабость.

Вот проходит все, и только тогда мы понимаем, что это было. Все больше убеждаюсь — все в прошлом. Потому что настоящее не пойми что, а будущее вообще дым.

Я все зову и зову, а ты молчинь, будто не слышишь меня. А может, мстишь, что когда-то я не пришла, когда ты птицей кричал? Я же не знала, что это ты».

Письмо второе.

«Милый. Вся жизнь моя теперь собралась будто в один лучик. Тоненький, ясный, хрикий. Это Ульинка. Ты только посмотрел, какая прелесть наша доченька. Я берегу ее как только могу, и луша моя дрожит от страха и нежности, когда она простужается, кашляет и чихает или подскакивает вдруг температура.

Сейчас весна. Скоро пойдут дожіди. Земля уже ждет их. Недавно друзья твои прислали писько. Они собирались в Москве. Приглашают и меня. Видно, я не одна такая. Но я побоялась оставить на людей Ульянку. А тут еще сон присинался нехороший. Мне присиналось, что я совсем одна, болею брюшным тифом, хожу по Крисаново-Пятнице и пропу милостынио, а мне никто не подаеть.

На этом письмо обрывалось. Может, она еще хотела что-нибудь дописать. Но почему-то отдала, не дописав.



# СТИХИ МОЛОДЫХ

### Muxaua MAMAEB

# цепляясь взглядом

Я в жизни быть хочу сродни саперам.

Вот бы идти, о прошлом не скорбя, по жизни,

как по полю, на котором победа начинается с тебя!

За все — от лжи до мелких прегрешений — хочу сполна я честно заплатить. Отнюдь не легче от чужих

прощений тому, кто сам не смог себя простить.

Жить не хочу «спокойно, но безбедно», и, целый свет в застолии любя, всю жизнь тихонько презирать соседа и до небес превозносить себя.

Всю жизнь разлиновать на дни недели, знать наперед,

что будет здесь, что там, во избежанье лишней канители плестись все время по чужим следам...

Я знаю, это трудно — быть сапером. Но, чтобы жить,

о прошлом не скорбя, жизнь буду делать полем, на котором все взрывы принимают на себя.

Друзья твердили:

— Ты до Соловков плыви хоть вплавь, но напиши об этом. О Севере не написав стихов.

в России невозможно быть поэтом!
А я ходил по докам на Двине.
Ребята, мастера судоремонта,
надвинув маски, объясняли мне,
как швы у них варить сегодня «модно».

И в деревеньке маленькой одной старик меня учил:

— Ить тоже Север!
Поутру ты, милок, поди со мной, наставлю, как хлеба с ладошки сеять...

Мне стали эти люди так близки, как булто вместе с ними жил издревле. И мне казалось — еду в Соловки, когда спешил к пустеющей деревне.

Пусть я не побывал на Соловках, в конце концов ну дело разве в этом? Восторг всеобщий выразить в стихах совсем еще не значит стать поэтом. Влюблен в столицу нашу с ранних лет, но каждой строчкой верю непреложно; не зная,

как с ладоней сеять хлеб,

В России

стать поэтом невозможно

# ВЕРОНИКА

- Ты кто?
- Я Вероника, а кто вы?
- А я лучи от солнца собираю.
- Тогда идем, я тоже поиграю.
   Я видела их много средь листвы.

И мы пошли. Нас напоил ручей. Деревья нас ощупывали листьями, и в паутины золотых лучей мы то и дело попадались лицами.

Ты помнишь, Вероника, как за нами весь день бродило солнце по пятам? А ты брала его лучи руками и говорила:

Бабушке отдам.

Кончался день. Нам было по пути. Шли к станции,

закат неся на лицах. И солнце не могло никак зайти, запутавшись в твоих густых ресницах.





# ТРИБУНА ПУБЛИЦИСТА

#### Апатолий ЗЯБРЕВ

### НЕРВ ЗАШЕМЛЕННЫЙ

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О СУДЬБЕ РОДНОЙ ЗЕМЛИ

> Разве так, товарищи, должно вестись дело, когда и природа под угрозой, и интересы человека оказываются где-то там, иа последнем пламе? Так ие пойдет, ие может идти и уже не идет.

> > М. С. Горбачев

Из беседы в красноярском академгородке 13 сентября 1988 года во время пребывания в Красноярском крае.

«О чем вы м. изк гишегеї Да сс так ме. Про то, на что вас сенционироваль. Пожарники, приезмеоцие к догорьюцему дому! А вам бы — упреждать. Сейчсе вроде поинтереснее начали работать. Но. через какое-то ремя вы вадь снове перейдете на прежнині жанр, от реально-сти отверічеть, объзгательно отверічеть, так высказывал мне сердитній столи дому в за вадь снова преждене дому в то баню, не то телефонную станцию.

мую станцию. «На какой такой прежний жанр?» спрашивал я.

«Понятно на какой — на воспевание. Гляди туда, куда санкционировано... Забыл, Да, часто приходится слышать и сегодня такие саркастические вопросы: «Думать-то вы можете? Позволено ли вашему брату думать?..»

О чем и как мы, сибирские публицисты, писали в свое времай Точиее — в. Больше, кончечно, о сооружении сервигиентских ГЭС, о покорении. Помию, глядели мы с катера, как ичали заливаться мутной желгогаетой водой земалн Новосибирской области, вовсе ие богатой селькозугодъями, заливаться от Новосибирски до Камизно-Оби, Трецали кинокажиры: спешили залечатоть трандиозное событие. А где-то плакала в темный платок на порушениом погосте старушка, с ней горевая старичок, инвалия гражданского.

Затем пошли мы описывать высокий дух созидания на Ангаре, и Ениссеь. Было до кого тянуться в этом деле: Б. Полевой, А. Жаров, А. Базыменский, Е. Рабичков... Подвиги под их пером гладаельсь сообо сиятельными. Но пишущего (и меня томо» кто-то дергал за полу, пережаетие между коглованом и коиторой, говории: да ведь, миллючи, имплючьи кубометров перевосоргнейшего сибирского леса загоплается, вода от этого протумиет, бада будат! Думает ли, дескать, кто из вас или негі. Я далеко не всегда мем лужесь, мол, считать по-крупному, с загатадом далеко!

Сегодня вот — о подвигах из Среднеенисейской, из Туруханской ГЭС, где под воду Уйдет уж евсе рекордияя площадь замли яместе с тайгой. Говорят, что из севере зомля ие нужна, а лес тем более не иужен, его инкаким транспортом не доставить ни из мебельный комбинат, им а бумажный. А потому — не пинить:

не брать, а затапливать.

Говорят, звятра на Каховской ГЗС рабочие мечут демонтировать то, что монтировали с расчетом на векя тридыть лег назад. Представляю, с каким горьким чувством рабочие будут это дельть. Они ведь возводили будучи комсомовъцамы, веря некольбимо, что на гордость себе и внукам делают. Я сам строил плотину, помию, как мы верзина з это благо...

Демонтировать. Потом, говорят, так и пойдут спускать заболоченные водохранилища в последовательности: за Каховским — Рыбинское (вконец отравленное коксо-хнимческим производством), за Рыбинским — Камское, за Камским, глядншь, и до Новосибир-

ского недалеко, а там... что? До Ангары н Енисея?

Удержаться бы сегодня молодым, пишущим (и нам, старшим) от того, чтобы не способствовать какому-то изовому гипнозу, массовой людской двоэриентации. Причины опасений Пожалуйсть сворим, верарботице у них. Но ие спорым, вериее, недостовариваем... очень существенное! В США, мапример, на каждую такжу безработных — почти 800 закаженій. В Япония — 600, что закачит? А то, что там, зу инж., кое-что делается премяде всейны.

Эта арифметика если и подается когда нашим гражданам, то

как-то притушенно, деформированно, нередко даже с большим

знаком плюс в нашу сторону, нашим завоеваниям.

аболом іним'є в пашт сторому, пашим завесевентимо, и мінго, оказьветета, и не знает, что образованне в Амерікиє так ме, как и у нас, в основном бесплатное, что так государство двет не школьное образованне средств в шесть раз больше (250 миллиараю долларов в год у нес вместе с наумой и кулитурой всего нишь долларов в год у нес вместе с наумой и кулитурой всего нишь долларов а год («собеседник» № 19 за 1986 г.), и узнае згу иннетной подозирательностию. Лядейн ие меня с жиной, глубом понатной подозирательностию.

«Неделя» сообщала (№ 41 за 1987 г.): в японской фирме «Ниссень на вкиждого работнике производится «6 автомобной в год, в то время как в лучшей американской компании «Форд» — токо ко 13, что японские машини помаются в 10 раз реже американских, а стоят значительно дешевле. Тут для полноты картины, ботника, и ак съотимо раз учше люжности Нет, что акі «Неделя»

про это постеснялась сказать.

В той же «Ниссан» стоимость оборудования одного рабочего места составляет 40 тысяч долларов, в США — лишь 12 тысяч долларов. А у нас? Ну, например, на АЗЛК. Опять стыдливое умолизание...

Документальному фильму «Плотина», пробуждающему острое сомнение в пользе гигантских ГЭС на наших равнинных территориях, пошедших, как выяснилось, с легкой руки «провядца» Берия. появиться бы на экранах не в 1988 году, а лет тондшать

назад. Как бы он нам помог всем!

Перестроился лн я? Сознанием — да. А вот то. что глубже. что под коркой, на волосках нервных окончаний? Шести лет не было, когда стало известно, что отец, председатель колхоза, совершил «политическую диверсию»: распорядился без ведома районной власти испечь для работающих на жатве колхозников и их детей сколько-то хлебов из первого намолота. Потом уж пошла судьба спотыкаться с таким-то ярлыком на шее... Соответственные характеристики на сына давно исчезнувшего «диверсанта» писались аж до восьмидесятых годов — таков инерционный разбег запущенной когда-то репрессивной машины. Да что там! Вот на восьмиклассника, моего сына, выдана в школе в инстанцию характеристика, прочитал — боже! — писана тем же стилем, без следа любви и сострадания, с той же повергающей в оторопь злобностью, нацеленной на моральное уничтожение паренька, ну прямо копия тех «документов», что писались когда-то на его отца. Но сегодня-то 1989-й!

Я перестроился? Я, вавое переросшнік отца, когда тот был колхозным возмаком, солгал бы, ксазая, что знано, как можно жить, не держа в себе ежемничутного страхе: не так сказал? не там распрямился, не так, не вовремя к не перед тем сотнулся?... Не знаело Нет ольта. Всегда терялся, мучительно потел, когда слышал великие слова: «Человек — зачит годо», «Человек рожден для сча-

стья, как птица для полета».

Я к тому, чтобы снова сказать, как тяжелы последствия у всякой полуправды. Я к тому, чтобы публицистика усматричала разрушительные последствия полуправды задолго до их выхода наружу. Это, знаете, как бывает на море — сперва идут волны помельче, они глубиниые, а потом уж девятый вал, он весь на виду. Вал беды, трагедии, к нему надо готовиться, угадывать...

Джигрыї Чегуркин, попросту Митяй, мой давимі знакомый из принульнися, совозонній объездник, приежал в Красновуск в краевую біблюотеку, чтобы взять кингу по пчелокодству, ие оказашуося в рабоне. Приежал и случайно оказался в зале, где спецмалисты за икруглым столому, організованным местным телезынодая преображеми Сибну, что и как стором и кокие из этого выходят последствия. Митяй человек адумивый, в своем селе известный тем, что с помощью карманиюто калькулятора, приобретенного в сельмаге в обмен из сдачиме корения, обсчитал на три разд быт каждого жителя, заме кто сколько истратия мыла, потребил еды и искурял сигарет, — послушал, о чем речь, и потаз кождом места, залишем, ка ады ки ке захател. Хот. караут кричи — не хватает. У нас телятник седьмой год строится. Пекарню вторую пятьялету ие могут залустить...»

Да, впечатление от «круглего стола» было такою, будго строителей ие только жагает, а давно уже излишем, что и делать имстало нечего, и потому-то бегают очи по Сибири, с региона в ретеом, выбъевот заказы в министенства, тобы обще что-инбудьком столе в постава и постава и постава и постава и поду тем. обеспеченность строительными кадрами в Сибири едав ду тем. обеспеченность строительными кадрами в Сибири едав превышает пътвресят процентов. Строительством марод не особо рвется заимияться. ПТУ, где учат не штукатуров, каменщинов, мапаров, — полутутства. ИМСИ, то есть Красиоярский имсенерностроительный институт, и поитим и миеет о конкурсе... Митаю строительный институт, и поитим и миеет о конкурсе... Митаю можу ведомству страни, только 6 миллионо трудятся непосред-

ственио на строительных площадках, объектах...

Митяй и тут был со своей электронной считалькой, достав ее из кармана, принур швое, что-то подсчитываль, изрежа подимыва практическим умом: а 6 миллио- мов — так ли ум жало? Когда-то, на строительств Гранссибир-ской магистралы, в 1891 году, было заимо всего 9 тысяч человах, а на завершающем этапе — и того мемыше. Ехегодро сооружа- пось по 700 километров дороги, при уникальных-то мостах! Ло-потой, кайлом, гачкой! Мир был воскищем и потръске, узнав о та-

кой производительности ручного труда в России.

А за окном: серое дымимое иебо над городом сплошь утыкаю, исероемо башенным краими. Под кеждым споя стройке. Но редко какой краи дангался. Большинство — мертвые штрихи. Заменит, выходит, что опать бригада не вышила (распалась кили герскичули из более срочный объект). Где-то там, среди этих журватимих краное, мой друг мишь Авлыхии, штукатур, совестлявейший человек, победитель международного конкурса штукатурок, обетеет залыхимо с объекта из объект. Кач ууме и Героя Социаликтического Труда приквоили, чтобы больше поспевал, ио где
вмуг.

Практика в крае прежияя: кое-как форсировать сдачу очередной трубы, ирригационной системы в стели, скорее и опять же кое-как освоить слущениые миллионы, миллиарды! И то вериог что же с ними делать, если не освоить хоть кое-как, ведь не дедут еще. Очень уж много так ушло в песок миллиардов. Не знаю, дотошный Митяй догадается это подсчитать или не догадается!..

Моль мы сказали про то, что в прошлом веке россиянин-сибря очень удивяля и воскищая пнозаемного наблюдателя своей ракторопностью и комышленностью в строительных делах, то надо сказать и про то, как ныниче иностранец чаще недоумевер; мога заходят ме неши стройки. Как жей Ну хота бы вот инальяных системе Виештройнимогра. Они возводят у нас промышленные объекты. Ну, непример, обуваую фабрику сменной стоимостью в 44 миллиона вублей они строит коллективом в сто человек за строит могательном в сто человек за строит коллективом в сто человек за строит могательном стоимостью строит коллективом в сто человек за строит могательном стоимостью объект тольком стоимостью объекты стои

Но ведь позвольте, спросит читатель: не чей-то, а наш, красноярский, штукатур Миханл Мальхин в честном состязании с иностранными рабочными по строительному делу первое место взял.

Всех обощел!

— Там, на конкурсе, была идеальная организация труда, а в повседневной-то жизни... — Михаил Малыхии печально махнул

рукой

Три пяти миллионах специальных строительно-ведомственных организаторов (на шесть-то миллионов строительных рабочих) — инжакой организации! Только недавно неродный контроль выявил что в верхних этамах экономики чуть ли не половину руководящих креся заинимают неспециальсты, доление от интересов своей от-

расли люди.

Сидим на скамейке в сквере, выйда на библиотеки. За нашими спинами монументальное серое библиотекное здение с высоким каменным крыльцом, а впереди, перед глазами, вдали — труба, с кучеравым, вертикально воскорящим димом. Люди мимо торопятся к автобусным и троляейбусным остановком, один прохожие мевстречу аргима один направо, на улицу Ленина, артугне малево, на Маркса. Кстати, когда-то планировалось возвести на века постерация, емежд у улицими Маркса и Ленине, матигральный проспект Сталина, чтобы горомане навлекали отсода полезные мыстия на мождай дене своей настоящей и буждией жизни. Думаем вот дилетатив, неформалы, значит. Нам можно бы и не думать. Прежде очень посиряннось, когда не леали со своим думами. Де и сегодня в нашем крее, простершемся от Сази до Ледовитого квень де четодня в нашем крее, простершемся от Сази до Ледовитого окваны, вешибносто вольно с демократием.

Да, говорю, хорошо бы научиться ухватывать события не тогда, когда онн уж вызрели своей чернотой, а раньше, много раньше — на грани нх зарождения, на грани предчряствян. Да куда уж тут до такой неуловимой тонкости нам. закосневшим, путаю-

шнмся.

Помню, когда я работая в Новоснойностке на машнностроительном завода, это было очемь давно, в сороковые годы, был у нес спесарь-вентилаторщик, мужинок хитрый и ленявый, по прозвицу Лукнарек. В его обязанности входило обеспечивать чистогу и температурный режим воздуха на производственных учествах. Он делал это плохо, больше спал, а когда ему говорили, что ме ты, дескать, дружище, он изображал из себя обниженного, отвечал, что режима в цехе кромальный, все вениплаторы вертяств в со-

ответствин со схемой. Мы говорнли: а ну покажи нам те схемы. Пухнарек тогда явно наглел и, надувая щеки, отвечал: «А это секрет. Не положено всем знать». В ту пору слово «секрет» имело

магическое значение.

Был в как-го на курорте «Озеро Шира». Уникальная по своем целебности вода в озере, по своему составу. Ее разбавляют довольно оригинальным способом: с соседнего пресного озера заженнают воду в курортиный поселом, пролуского чреза курини, унитазы, стиральные машины, гаражную мойку, баню и прочие объекты, и после этого без вского очестия, прамым ходом... объекты и после этого без вского очестия, прамым ходом... больным для зами и для питкы стаканами. Дизантерийную палочку лаборатория обнаружила в озере, обнаружила м... секрезила м...

В Сибири каждый третий пьет неочищенную воду. Только в летнюю пору фиксируются десятки вспышек острых кишечных ин-

фекций.

Было шумное дело всуде: с угольного разреза отправлялся по железной дороге неучтенный уголь, потом где-то сбывался, Таким порядком махинаторы сбыли несколько сот вагонов. Для разбирательства в суд был приглашен ученый сотрудник одного НИИ, который занимается вопросами железнодорожной транспортировки сыпучнх грузов. Потом, как обнаружний и пресекли зловредных расхитителей, этот сотрудник, и судья с ним вместе, и следователь с прокурором тоже всем газетам целый год давали интервью. к радости читателей, что вот, дескать, наглухо теперь задраена щель, куда утекал государственный уголек. Но о другом массовый читатель остался в неведении. Не знает он, что годами. десятилетиями мимо окон того НИИ прогромыхнаают поезда с углем и из каждого вагона за время следовання от отправителя до получателя от тряски через щели и от выветривания теряется от полутора до двух тонн груза. Только по Кузбассу так пропадает десять тысяч тонн угля ежедневно. А в год... А по стране ежегодно — десять миллионов тони. Железнодорожной конторе для оплаты уборщикам этого «мусора» со шпал и с насыпн приходится тратить ежегодно свыше пятидесяти миллионов рублей. А за пятилетку? А за все годы? Целый угольный бассейн работает на ветер. Какому самому зловредному расхитителю под силу такое! И ведь опять же экология: смытая дождями угольная пыль день и ночь от шпал стекает в ручьн, из ручьев в реки...

Из всех видов неосведомленностн, понимаем мы, экологическая неосведомленность самая худшая. Тут не может быть иного мнения.

За «круглым столом» мой друг Митяй протянул руку и задал вопрос: какой по вредности воздух в городе Красноярскей Чем тут народ дышит?

Наступила некоторая растерянность среди ученых. На одном краю стола послышалось: «Ну, знаете... не всем положено. На то определенные органы...»

Вспоминается хитровато-ленивый Пухнарек.

Любовь и милосердие, это кек талант, могут быть или не быть. Надо, если что-то делать, то в первую очередь учить негалантливых людей реальности, тому, в какой жесткой зависимости лежит их личная жизнь от жизни других людей, от природной среды.

Митяй молчит, не тычет пальцем в свою «плашку-считалку», что-

то свое у него в голове. Неужели и теперь нам всем не понять, что потребность в зкологической информации — это не каприз. а жизненная необходимость. Мы не только вправе, мы обязаны ЗНАТЬ О ТОМ. КАКАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ГОООДСКИМ ВОЗДУХОМ, МЕЖДУ ВОдой в Енисее и в Каче, между морковкой, выращенной близко от заводской трубы, и ноющей болью в печени, селезенке, между больничным листом, к которому мы все чаше и чаше прибегаем. и чиновниками, талдычащими устращающее слово «секрет».

Но за «круглым столом» никто не решился ответить (из тех. кто должен был ответить), на сколько процентов воздух в городе Красноярске сожжен, загрязнен, чего в нем больше: того, чем принято дышать, нлн того, что обычно сплевывают? Публика прореагнровала коротким невеселым смешком. А кто-то за столом даже заознрался. После того все сидевшие в зале и вокруг стола людн поднялись и, так как мероприятие уже закончилось, пошли в гардероб одеваться.

Что произошло? Ничего не произошло. Вот ведь: люди, как ни в чем не бывало, пошли одеваться. Внешне они ничем будто не обеспокоились, не оскорбились. Ну, подумаешь, важность, что ученые не ответили. Ведь все же знают, что «про это нельзя»,

Врач из ведомственной, привилегированной поликлиники, когда ее спросили, можно ли выжить в Красноярске, даже осерчала: «А чего? Ничего у нас в городе особенного нет. Миллнон людей живет, и инчего. Подумаещь, загазованность в несколько раз выше

нормы -- ну и что? Везде так, по всей Сибири».

И это-то притом, когда уже есть сведения, выраженные в коллективном письме научных сотрудников, докторов наук: «...в Красноярске очень медленно увеличивается продолжительность жизни. растет смертность у мужчин трудоспособного возраста, смертность у женщин при родах, почти каждый пятый ребенок, умерший до года, погибает из-за болезни органов дыхания, растет частота онкологических заболеваний».

Люди пошли от «круглого стола», что они понесли в своих душах? Им не сказали того, для чего, собственно, и позвали: ведь обсуждался вопрос о влиянни человека на окружающую среду и

наоборот.

Держат свою позицию Пухнарьки, ох. держат и, судя по последнему вот примеру, не собнраются меняться. А пример такой. Был пленум совета по очерку и публицистике СП СССР. Сижу. слушаю. Москва, улица Воровского. Далековато от Красноярска. И понятно, красноярец сюда может быть зван только на мероприятие исключительное. Стоимость билета в одну сторону 6В рублей.

А собрался тут бойкий народ, каждая республика кого-то да прислала. Затравку для серьезного разговора дал Ю. Черинченко. И вот что говорилось. Излагаю, как легко и запомнилось.

Продовольственная программа — миф. Нет возможности дать 280 миллионов тонн зерна.

Мы больше всех в мире производим минеральных удобрений

и бестолковее всех их тратим. У нас половина всего общемирового чернозема, присутствуют все климатические зоны. Но мы не перестаем ругать свою природу, говорим, что где-то там лучше - в Америке или Новой Зе-

Немедленно прекратить выпуск наших зерновых комбайнов,

в том числе и «Дон-1500» и «Енисей». Все они инже критики. Нужные комбайны необходимо закупать в ФРГ и Канаде.

тружные комоанны неооходимо закунать в отт и поледе. Говорим о миллнонах людей в Америке, живущих инже черты бедности. А у нас инженер получает 140 рублей — это что, выше черты бедности? Артист в областном театре — меньше ста рублей. Это выше чеоты?.

Над Казахстаном, над его полями, висят ежедневно до тысячи самолетов с химическими ядами. Это же химическая война объ-

явлена нашей кормилице-земле!

Арбузы нз Узбекнстана нельзя есть, дыни нельзя, яблоки нельзя... — все захимнаировано. Для иностранных туристов, чтобы они не отравились, выращиваем фрукты, овощн на особых, без ядохимикатов участках.

На аукционах никто наш каракуль не берет. Завалы его — на

миллиарды рублей...

У нас одна треть землн со смытым гумусом. И каждый год продолжаем терять еще 0,4 процента гумуса. Это значит, через 20—30 лет может создаться ситуация, когда мы не сможем инчего вырастить.

В послевоенные годы на западе страны погибло 3 тысячи рек. Дно Днепра и Дона покрыто на метр слоем солей, и эти реки

уже не дышат, мертвые...

И в таком ключе, в таком тоне продолжался разговор. Я, красморрец, подобные откровения воспреннямил и впятывал с некоторой недеждой. В том в месте с тем доброй недеждой. Вот, замес все это выплеснется в печать, н нерод, узнав такую праваду, наконецто скниет с себя благодущие и дремоту. Корреспонденты газаг сладели радом со мной, в этом же зале.

Следующим утром в гостинице я спустился с зтажа, подошел к кисску, набрал газет. Нашел отчет с пленума. Но что зтой Бес заглажено, обкатано, округлено. А ведь публицисты собралисы! Совесть народа. Надежда перестройки! Где их голос!

Мне в секретарнате Союза пнсателей объяснили: решено полный отчет о разговоре на пленуме дать брошюркой. Кто прочтет ту брошюрку? Опять — не положено всем знать. Посвященные и непосвященные: первых — единицы, вторых — миллноны.

Чувственный опыт уже давно не оспаривается, как и всякий другой, ило моми наблюдениям, концентрируется он в отдель-другой, ило моми наблюдениям концентрируется он в отдель-иных личностях с колоссальной мощью, это как раз то, что зовется интупчицей. Встречам я таких людей, они способым предвещать, но далеко не всегда могут объяснить то, что остро чувствуют, как говорат, итгомо берут.

Поміню, трамбовали мы в опалубках бетон на каменном дне Енисея. Не было сомнения, как уже я говорил, что стронм на радость потомкам, не века. И даже капсулу в плотину закладывалн с высокой риторикой: зі, вы там, в тридцатом веке, смотриге, будате такими рачительным, как мы, так же умело, по-хозяйски

трудитесь

Побывал у нас в ту пору на объекте писатель Виктор Астафыев, до него прыемалин именятне писатель, солидарназровательс с нами: правибымо, великое дело делаете. А этот совсем не мменитый, Астафыев, он не полязя нас совсем, постоял над бетонным сырым парящимся блоком и говорти: ну, ребляки, вы действителькой — редслабывать будут онн, говорят, бедыме потомин, Мы кой — редслабывать будут очн, говорят, бедыме потомин, Мы только поплотнее надвинули шлемы на головы, отяжелевшие от вибраторной тряски. Не потратили и жеста, чтобы отмахиуться от

таких слов. Мы верили специалистам, проектантам.

Я был бы мексіренини, если бы ніе признапся сейчає вот в чемверить-то мы верили проектатим, но многір рэз придеши, бывало, с работы в общежитиє, снимещь с себя опеденявшие, позванивающе сосульжоми штальи, потрешька, послушницься, помещь на глюжет... А все ян оно так, яки нам рисулот! Однако как счолещь про это, кому откровшься, когда кругом таква вера! Нет, боязин за себя не было, а было опять же оно, сомнение. Сомнение: а верны ял они, твом сомнения, когда верза с аком воздуке над Енисеви растворено! Не принято выпирать свое «вя; когда кругом польтательностью».

Семой близкей заботой нем, холостякам, была тогда забота заработать на шевиотовый, бостомовый костюм, на хорошую рубаху, пальто. И чтобы эти костюмы всегда висели в нашем, не улице Школьной, магазине. Чтобы, комечио, недорогие. Потому что заработок у нас тогда был 130—140 рублей в месяц. Хотя лаботали

по 10-12 и по 14 часов в сутки.

Ко мие приезжали товарищи из журиала «Сибирские огизи, садильсь мы гра-мібура на комень или на беревныцко подальще от грокота и чада, разговаривали. Чем мон долгожданные дорогие гости витероссавлясь! Ум. коменыю, не этим черязимом сомиения. Не тем, что моговория одменатия Астафьев. Мом друзах, исператафосу больше записывая, читетель жарет высоты подвига! Что!

Не видишь особой высоты? Конструируй, конструируй.

Что тогда, какие знания были у Астафаева, дававшие ему право говорить то, ито он нам говорий Ольт Менской ГЭСТ Вряд ли. Картину Камской он осмыслил много поздиее, когда цифры и факты стали в какой-то мере лясного поздиее, когда цифры и факты стали ле какой-то мере лясного на да ишим блоком, было у него, видмо, лишь только обострятное чувство беды, катастрофы, которое он еще не умел нам объяснить. Объяснить с той же ексистью и наглядиостью, как это деляли ученые проветачты и другие специалисты, объясняещие всемародную, государственную, велянкую полезонсть зателянтого нами дела.

Знаментный каш начальник стройки, имевший прямой провод с Москей, упрежем автора зати заметок: «Ну чего ты все вынскиваещь, что пытаешься по-свему думать, когда уже все надежно обдумано и решено...» А редактор Краснорского карательства обдумано и решено...» А редактор Краснорского карательства карательства и бесповорогно определии: «Нет у тебя истичного подвига, какине-то обычные мелике труженики действуют. Миого

отсебятины. Коллективизма мало. Печатать иельзя».

Выходит, как я ии сдерживался, а червячок сомнения все-таки выпола из моей души наружу и проник в мои записки. Книга была издана зиачительно позднее — в издательстве «Молодая геардия».

Я рассказываю это к тому, что публицистике проглядела целую эпоху в стадии экромидения, в стадии чувства или, го-инее, предуувствия. Постфактум! Явленне, не замеченное на стадии чувства (или, вериее, замеченное, но мы от него отмахиулись, потому что оно, дескать, не ложилось в наше умонастроенне), может развиваться очень уродливо. И тогда... Постфактум. Отрабатывай

А может, я не о том говорю? О каких-то чувственных материяхі Может, лучше поговорить о простом народном здравом смысле, который свойствен в какой-то степени, смею думать, и автору даниых заметок? Вот, помию, четверть века иззад направили меня в село, осень была сложиая. Мне сказали: посмотри там, отобрази геронку на жатве. Мое знание сельского хозяйства (в ту пору я специализировался по ударным комсомольским стройкам) ограничивалось тем, что я мог свободно отличить рожь от пшеницы (чего некоторые мон коллеги и сегодня не могут сделать) и трактор от комбайна. Я прездил с директором совхоза по полям, со стана на стан, и в моей голове сделался ералаш. А когда немного рассеялось, я поиял, что ералаш не только у меня, а и у директора, и у всех, кто вокруг нас в полях крутится... И тогда мне неожиданио стало ясио, что не у меня ералаш, не у директора и не у других, кто рядом с нами мыкается, а в самой уборочной системе, жестко предписаниой кем-то. Дожди, валки, комбайны, осыпание, потери, недозрелость, перезрелость, нервы, инфаркты... — все смещалось. Так из года в год.

«Да ведь проще все сжатые колосья вместе со стеблями свезти на ток!... Так делал мой дед. Так делал отец... в тридцатые годы...» — думал я.

Здравый смысл этот я выложил на бумагу. С удовольствием смеялись надо мной как в редакции, так и в сельхозорганах спе-

циалисты: иу, прожектер! Известное дело, писатель.

Чераз четверть вема, в 1988-м, открываю «Краскоэрский рабочий» (в этой гасете когда-то меня высмеждил за меняность), четаю: «Стационарный, бескомбайновый обмолот ялебов — метод перспективный, у него большее будущеей Вледрить его в сех хосметера, него большее будущеей Вледрить его в сех хометод, намиото удешевляет продукцию, сынжет потеры зерые с тектара ме 5—6 центноров, устраняет неровозисть...

Я говорю это к тому, что здравый смысл может порой присутствовать, оказывается, куда как в большей степени в наблюдательном дилетанте, чем в затурканном спеце. Будем об этом поминть и не стесняться свободио выражать свои мысли, пусть на первый

взгляд и наивные.

Наш край в Госпламе числится как регион особо богатый подзамными водными ресурсамим, а потому размещаются у нас предприятия соответствениие. Но ведь надвигается глобальная трагедия как раз по этому ресурсу. Вот цифры. Сазятидемствиция говорият предельно долустимая коицентрация нефтепродуктов в подзамных водаж хоэлитьевого изамнечии и в должив превышать 0,3 миллиграмме на лигр. Фактически же загразление во многих местах уже достигло десяти миллиграммов и лигр, а в районе «Абвиалевтонные» — четырехого миллиграммов. Площада подземного загражиеми вод расшираются очень быстрю. Отдельные очаги ото загражиеми вод расшираются очень быстрю. Отдельные очаги но ого крик и сегодия стараемся не случать. Да что там 20 лют Еще в 1907 году скоговод в хвасских стелях говория купцам-провишельными сегодия стараемся не случатиет. Да что там 20 лют Еще в 1907 году скоговод в хвасских стелях говория купцам-промышленичеми: ссти речку, озеро залогаемите — беза, если же родинки запоганите - конец всему. Сегодия из родников уже

забыла пловитая жижа!

Побывал я прошлой осенью в тайге на берегах Кетн, у вздымщиков. Рабочие там лередовые, сказали мие, по два-три ллана дают, И вот знакомлюсь, Узнаю, что в деревне Таежной, где жнвут эти самые лередовые трудящиеся с семьями и без семей, за последние три лятилетки инкто своей естественной смертью не умер, хотя схоронили миогих. Умирали смертью насильственной: утолнлся, застрелнлся, утопнли, застрелнли, лотерялся в тайге н прочее. Все это, конечио, происходило в том состоянин, в какое приходят после безмерного длительного употребления алкоголя, Да, когда уменьшили завоз водки в связи с лостановлением, сообразительные лередовики тут же переориентировались на сахариую брагу с добавкой какнх-то крепких, оглушающего свойства трав, произрастающих на гнилых болотах.

Вокруг, в одну сторону на десятки километров, в другую на десятки, стонт мертвый лес. Мертвый не только лотому, что в нем нет никакой живиости, а буквально мертвый. Выжатый, обессочен-иый, обескровленный. Лишь на вершинах тоненькие хлыстики зе-

леновато-бурых веток. Это жуткое зрелище,

А лосередине — река, известная всем ло карте, служившая в прошлые века коротким лутем для подочного перехода казаков с Оби на Еннсей, сиабжавшая их рыбным довольствием, тоже почти мертвая, ничто на ней ие ллеснется, не квакнет. Да как же

тут не запиты!

Пригляделся я там, в тайге, к технологии работы вздымщика, У него зтакие кривые ножи на длиниом черенке, он лодходит к дереву и начосит на стволе, высоко от земли, несколько рваных ран — борозд. Потом прицелляет к стволу жестяную лосуднику, куда стекает живица. Через несколько дней рабочий возвращается к этому дереву и темн же ножами лодиовляет раны. Так все лето. А чтобы раны на затягнвались и живица текла скорее, он влрыскивает в инх разные кислоты. Дерево обессочивается, обескровливается очень скоро, у рабочего долучается высокая выработка, высокий заработок. Дерево засыхает на корию задолго до того, как сюда, на этот участок тайгн, явятся лесорубы. Лесорубы в свой срок, конечно, приходят, берут древесниу, мнллионы кубометров, ио дом, построенный из этой древеснны, сгинвает в десять раз быстрее, чем если бы он был сделаи нз дерева, в котором взяли живицу не таким убыстренным способом, не так варварски, Столб, забор из такой древесины ллесневеет в первое же лето.

Но я не об этом хотел сообщить. Не о технологин... Мы теперь знаем, что растению так же свойственны боль и страх. И мне хочется сказать о связн этой боли и страха с тем, что происходит с самим человеком, в даниом случае с рабочнм-вздымщиком, точнее, с его психнческим и иравственным разрушением. Связь зта, я думаю, безусловио, существует. Подходя к раненому дереву, к тысячам раненых деревьев, чтобы усугубить эти раны ножами н разъедающей кислотой, человек поладает в определенную зону ужаса, безмолвного лесного крнка, в облучение лесной болью. Это не может не действовать на человека. Не отсюда ли расшатанные нервы, неустойчивая лснхнка н тот разгульный, олустошающий образ жизни, что я видел в деревне?

Приехал из Москвы аслирант-химик, зтакий хитрован. В чемодане у него баллончики, лузырьки. Устроился на лето вздымщиА участок его уже зимой начал буреть, потом, к весне, полетела с него хвоя, ветки начисто оголнлись, посохли, ветер их стал ломать...

А что произошло с хитроумным химнком? С этим новаторомрекордистом? Дошли в тайгу слухи, что диссертацию он не защитил. Что-то сделалось, стряслось с его писхикой. Сейчас где-то лечится, но лечение, говорят, пошло не на пользу.

чится, но лечение, говорят, пошло не на пользу.

Грозное предупреждение! Не настигает ли природа своих истязателей? Где бы они ни были. В городе ли, в тайге, на реке,

в небе...

Сливающие мазут в водоемы! Распыляющие яд на землю с самолетов! Пускающие лесные палы!.. Думайте, думайте!

молятовы тусквощие лесные палыш. Думояте, думоята Трав-Всякая птаза чувствует с весны, какая будет новез зыма. Травка — тоже. Вон, к примеру, ежевика: она очень обильно плодоносит, вось силон филоголовым окрашивается в тот тод, когда зымабыть бесснежной и лютой. Что это? Чувствует ежевика возможную свою потибель и, етсетвенню, стремится обильно, массово раз-

Человекі Всемогущийі Мыслящийі А где твое вот такое же предвидение, как у этой ягодной травки ежевикиі Чтої Молчишьі Захламил, задавил свои чувства рассудкомі;

Пренебрежение чувствами растительного мира не несет ли за собой всем нам страшные потрясения не в отдаленном будущем,

а уже сегодня, сейчас?

родиться рясными плодами.

Вернувшись в Красноярск, я поделился своими размышлениями с учеными, врачами. Онн мне: ну, знаешь, это у тебя мистика. Пошел в газету. А редактор: про это писать — несерьезно. А мистика ли? По-моему, это пример того, как мы опять пытаемся уйти от решения проблемы на стади не глубинного истока.

Не могу не указать еще на одну назревающую глобальную проблему...

Митяя в гостиницу я не пустил, а пригласил ночевать к себе домой. Да, впрочем, в гостинице, даже в той, третьесортной, что возле рымка, вряд ли бы нашлось ему место. Перегружены наши гостиницы, без блата в них пока не пробиться.

Митяй, то есть Дмитрий Чегуркин, когда-то работал на тракторе, а после, как угодил под колесс и лишился ноги, стал объездчиком совхозных полей, цельми диями проводил в седле на кауром мерчике. Исключительной любознательности человек, любящий ставить сам себе вопросы и чаще тут же отвечать на них.

Мы сндели с Митяем в моей комнате. Гость делился наблюденнями за жизнью в своем тихом благополучно-убыточном совхо-

зе, расположениюм, по реке Чулым, — совкоэ, говорил Митяй, год от году становится беднее, а люди — замиточием. Я глядел ме гостя, на его узкое, бурое лицо, слушал замедленицые слова и думал не о развенившихся его замитажи, а совсем наоборот, то его так селинам которым, воспрянуя духом в перестройне, от том результате, которым и затого в дальнейшем вытечают.

Кан-го в уже говория, что в одной средней деревеньке под городом, где земля ве оттиченется особым плодороднем, пятерородом, где земля ве оттиченется особым плодороднем, пятеросезоно мис дали государству явть тысач токи пшеницы повышенного качества. Столько, сколько сдвет обычно средний колкоз или совхов. Выходит, один работник, дав тысачут утоми хлеба, способен произрымть... Сколько человей Тысачут Двеї Если даже съедать старому и малому, то получается... по две бузаких в доста

В своих прежиих заметках я это рассматривал как очень положительный факт, в плане, так сказать, раскрепощения хозяйской

инициативы и выполиения Продовольственной программы. Теперь же вот я сижу, слушаю Митяя и думаю совсем с другой стороны. О соотношении — один к... тысячам. Кстати, эти славные парии еще иедовольны своей работой, оии считают, что звено может эньющивать пшеницы в полторов и в дав раза больше,

Тогда уже будет, что один три, четыре тысячи своих сограждай

А в животноводстве? Тут и электропастух, и... робота в помощь доярке приспосабливают, чтобы она одна уймищу ртов (полк) молоком смогла обеспечить.

По этому поводу житель села Кома Новоселовского района мыето изра Оборин прислая име письмо «Один», дменит, будет делать большое дело, трата ме него по 16 часов в сутик (да, по инческиямой технологии надо, говарящим, вазальвать), а остальные. Поизтно, остальные, обсспечение едой, будут ведь тоже чемто заималься, будут шить, стротать, плавить, стротить. Чтобы обеспечить этого одного всем необходимым. Это, конечно, так. Дел ечить учих будет тоже много, найзут они себе дела. Такчика в энту-зназме план пятилетний будет давать за две года, обущик и-тобы уже окончательно заватить силадскую емместь неннужными капошами... А в осковом они все будут бороться. С гиподивамника силемами... А в осковом они все будут бороться. С гиподивамника силемами... В саковом они все будут бороться. С гиподивамной, килерозом, дваботом, нераньми перематряженними, стресса-

Митяй, с которым я поделился своими заботами, показав это письмо, сперва инчего не понял, а потом, поразмыслив, вдруг проинкся интересом, достал из кармана свою электроиную считалку.

«А может, — продолжал развивать свою мысль житель селя Кома, — кудь разумием, чтобы в идеале одие долуже надвивале ие на тысячу граждам, а всего лишь, иу, на сто, и корозушем за мей захрепить ие табуи, а пятохі И уж без этих... без путающих роботов. Руками, пальчиками за нежный, чувствительный-го сосок. Ито Уж не същется средц изе с хотимом, чтобы так — пальчиками-то! Ну, гогда, значит, мы должны признать, что иедостойны мы, значит, всем обществом, этомированным, развращеними техиократией, потреблять этот деликатесный продукт — молочко. Бо-

язио признаться!..»

Мысіль, конечно, неконава. Білизю к зтому образу льшшления подходил в прошлом веке крестьянні сибирского села Иудино Тимофей Бондарев в своем уникальном философском турда «Трудолюбе и тумеваство, или Тормество замлядальца», изданном при содействия Л. Н. Толсторатившленся сему наме сибирского укретьенним-философо, затискля в дневнике: «Совершенно ясно стало в последнее время, что род эмемдельческой жизии не сеть один из различних родов жизии, а есть жизиь (как кинга Библия), сама жизиь, жизиь человеческих при которой только взаложном проявление высших человеческих сюйств... Ілавияя ошибка при устройстве человеческих обществ... я, что люди остят устроить общество без земледельческой жизии или при таком устройстве, при котором землядельческая жизиь реавторать общество без земледельческой жизия или при таком устройстве, при котором землядельческая жизиь реавторать от села и инточника форма мании. Так прав Бондарева!»

Одиако острота этого вопроса с ходом времени не притупляется.

а наоборот.

Да, хброшо ли это, скажем спадом за нынешним крестьянном Обориным из сала Кома, за крестьянном прошлого весе из сала Иудино Тимофем под тимофем то, когда одни на замис полстым, да, спросим себя, хорошо ли это, когда одни на замис полавный создаталь истиного, а на импозорного, не финтиного национального национального национального под тимофем за техном делей за техном делей под замисты по делем да замисты по делем делей по делем делем делей по делем делей по делем делем

Не исказит ли это нашу человеческую природу? И вообще —

всю земную жизнеиную структуру. Не попортит ли?

Ведь, чтобы одиому на земле прокормить иесколько тысяч, сидящих над землей, надо виести в землю очень и очень много химических добавок. Уймищу всего такого. А что это значит? Вдумаемся!

Сельские специалисты Сибири, не обучениые на своих неохватмых просторах стесияться и думать, простирают длани к химии, как к спасению божьему: оиа, мол, и от сорияже, и от козявки, от

заморозка, от недорода оградит. Но оградит ли?

В констраних звели: у химизированиого продукта одича ценя, а у не химизированиого — другая, раз в пять выше. Вот и яся, дескать, проблема. По такой линии предлагают закономисты» пойти и мак: к примеру, на незабрытатенную пестицизом дыню цену иззаченть в полтиники, а на забрытатенную — двадцять копеек. Если то у зиких и миеет каконо-то зокономический смыси (кауверсия) то у зиких и миеет каконо-то зокономический смыси (кауверсия) на свои собственные сбережения, — то у мас же инжикого съмыста, и з этом: лечение-то пираде в се равно примет на себя госудаются.

На озере Беле, в Ширниском районе, в год интекнявного применения хими по сирастним землям, поглябл оз неделем много тиски лебедей и гусей, неправляющихся не север. Еще в прошлом слу здоль Еннесь, вокруг водородниямим по тайте, самотелы сыстратородного поставляющих по тайте, самотелы сыв лесу и в воде, конечно, не минует это и живущих по берегом подей.

У моего знакомого пчеловода М. Словцова глаза заволакиваются слезами от беспомощности своей, когда после очередного аг-

рохиммероприятия, проводимого совхозом на гречишных полях, пасека на две трети вымирает, а оставшимся в живых больным

пчелкам, конечно, не до медосбора.

Мы уже зидем (только медицина не знает), что на юге нашего края уникальнейшие целебиые озера — Шира, Учум, Тагарское, куда стекают с полей при дожде эти добавки, — уже становятся не целебиыми, а ядовитыми! Знаем (только наши зпидемиологи не внают), что американский фермер, поработавший по интенсивной технологии, давно не пьет воду из собственного колодиа, а ездит покупать ее в бутылках в магазине (а мы все еще за зталон принимаем американскую деловитость). Не станем ли и мы скоро ездить? Но куда?.. Да вон на Байкал. Какой же тогда резои выйдет, где экономический смысл, если один выращивает хлеб за счет химических добавок, а остальные строят заводы, чтобы производить эти добавки, строят вагоны, чтобы возить эти добавки. строят самолеты и выкапывают из земли горючее, чтобы летать за тысячи километров на Байкал и возить оттуда сельскому труженику водицу напиться в бутылках... Потом ведь при таком ходе дела и Байкал загадим, если не с земли, то с неба — кислотными дождями. Тогда что, в Антарктиду отправимся за льдом? Но туда, говорят, уже тоже какой-то яд цивилизации проник. Или примемся проектировать и сооружать сверхдорогие, сверхмощные очистительные установки?

Опасные для здоровья вредные примеси, поподающие в пишу, люди, как правило, не ощищают как не ощищают и радможитьм ное облучение. Такое несовершенство наших органов чувств приводит, в частности, к тому, что основное винмание уделяется чащея всего состоянию воздушного бассейна, хотя основная масса отравляющих веществ в организм человеко обычно попадеет с пи-

щей — до 70 процентов.

Кстати, о добавках, рекомендуемых для плодородия. Надежду возлагали на компосты из мусора. Специальные заводы построили Но... оказалось, что компосты слишком скоро насыщают землю

ртутью, цииком, свинцом, медью...

Потом стали шуметь о иекондициоиных углях с КАТЭКа и золошлаках — вот добавки в почву. Разрекламировали. А выявилось, что и тут руту и прочее, и уж совсем инкому ие ясно, как эти

что и тут ртуть и прочее, и уж совсем инкому добавки сработают в растениях и в нашей печени.

Загрязнение окружающей среды — основняя причина онкопогических заболеваний, это ясно всем и девию. Одиако далеко ие всем известно, что самая тратическая опасность, которая грозит нам и следующим поколениям людей — это изменение генетической информации.

Из толовы у меня не выходит одне кортина. Изработанная женшния ташит с поля взаяних свеня другая женцина, помоложе, тащит с пекарни после смены два ведра с хлебными помолям для к коровы. Пекарня где-то за селом, женщина идет по центистому травному угору, ведра тяжевые оттятивают руки. Ома ступеет трудано, стина и поканцы заламываются при каждом швге... Это я видел давно, в одной менерспективной северной деревеньке, но не забылось и этой картны инчего, даже то, как пролетали мад женщинами веселые серенькие тупокрылые пичужки-пулаячки. Не забылась и мысль, тогда осеяншаям немя: «Менщины эти, держащиеся из последиих сил за землю, есть оплот нашей человеческой морали, всего того, что мы зовем народной культурой, с уходом их наверияма все упадет, всему коиец. Человеческому!..»

Вот зажмурил я глаза, а все вижу тот травный угор, руки

кую бабью спииу...

Огни города за очном уплотивотся, как будто их иго перемещвает в ному, они слоями, пластами верхине даязят в нижиме, симимот... Почти миллионимий город. У него неостановымая тенденция все разрастаться, у моего города. Подобно исменному кому, сиятывающемуся со сихлона. Город ебсурдов (как и соттивидент в предустаться в предустаться в предустаться должно образоваться предустаться в предустаться велодорожки, мызарное число водных бассейнов (и те примитывелицей), которые бы исключали и умух узаимиять первое место в мире и по количеству врачей, и по декалитрам микстуры... Знежи му, адоровые человем на Уб процентов замисит оз язиниям бораза мизми, на 20 процентов — от окружающей среды, на 20 — от замужения в примиты. В примиты в примиты в разменых распрасность в постанов предели на 20 — от замужения в примиты в примиты в примиты в замисить в примиты в примиты в примиты в процентов — от окружающей среды, на 20 — от замисить в примиты в примиты в примиты в примиты в замисить в примиты в примиты в примиты в примиты в замисить примиты в примиты в примиты в примиты в замисить примиты в примиты в примиты в примиты в замисить примиты в примиты в примиты в примиты в замисить примиты в примиты в примиты в замисить примиты в примиты в примиты в замисить примить в з

«Красиоярск плотио закольцоваи трубами, откуда ни дуй ветер, в котловииу, на город стекают промышлениые выбросы, они не только в воздухе, но и на земле в жидком виде. Загрязненность атмосферы превышена в 16—20 раз. Дымящие, чадящие производства в свое время тут размещались стихийно, по прихоти, многие без саикции саинтарной службы, в соревновании за быстрый зкономический эффект, Например, в шестидесятые годы городская власть дала себя уговорить на то, чтобы алюминиевый завод строился прямо среди жилого массива. Экономия по транспортиым расходам была достигиута, за это местные служители получили крупные премии от заинтересованных министерств. Сегодня эта «экономия» обернулась, как было объявлено в недавией телевизионной предаче, ежегодным ущербом городу и государству почти на полмиллиарда рублей. Полмиллиарда! Сумма, в четыре раза превышающая весь доход самого предприятия! Таково разрушающее действие ядовитых выбросов завода», — пишет житель Красноярска А. Смириов.

Другой красноярец (М. Чубарь) дополняет:

«Красноярок сегодия дышит только за счет «форточин», так иззывают свверо-апавдиую окранну грорад, откуда греобладеощие ветры и где лишь по счестивой случайности промышленники пока ичего заповрафного не успени построиты, по... Но и в зтом узком предгорном коридоре, рядом с жилыми кварталами, рядом с проспектом, сейчас спешно возводятся киме-то серые коритуса с глубочайшими котлованами... Ведомство сода даме представителя синтерной стуукбы не долучскает. Иминетатильцы и кемеровчане, с демомстрацией протесть, по добликсы немногого. Как же быть мы, красиловам?

Что ответить им, в ума не приложу. Но пока писалика эти заметия, эметия нашего города тоже решинись на демонстрации. Надо отдеть должное, исполяком. Красноврского горсовете в последние месяцы начинает провялять себя по-годзяйсит — уже вие занскивает перед министерствами: исскогря на буриме в озражения моводомств, удалось закрыть часть чадящих предприятий, расположенных близко от жилых кварталов: крупная котельная кондитерско-макаромного объединения, графитовая фабрика, кирпичный завод, кислотиный цех целлюлозио-бумажного комбината, литейный цех... Но, удовлетворившись первыми шагами, не ствием задер-

живать свое виимание на этом.

Профессор И. А. Аршавский, основатель возрастной физиологии, селаял очены тревожный подсчет: 90 процентов детей сегодия рождаются физиологически иезрелыми, с отклонениями з доровае, ейто виетверь больше, емя после войны, Именно такие дети станут поставщиками всех самых тажиелых болезией у вэрослых («Права», 1988, 8 нивера».

Министр здравоохранения Чазов говорит, что сегодияшине бопезии населения обходятся государству ежегодию почти в сто миллиардов рублей. Как же многократио увеличатся эти траты

завтра, через 15-20 лет?!

Мой город каждую минуту сбрасывает сколько-то сот кубометров (не литров) отравы в Енисей, из которого сам же пьет.

И в то же время не завтрашене в врослое поколение мы легкоммислению планируем работу большую, чем проделамваем сами. Пишет вог одне газега (письмо ветеранов): в такой-голатилетке будет 60 милялионов пенсконеров, и чтобы их кормитколько же в этом письме му если не стерическог эгоизме, то
чего-то в этом роде. А скорее — наивиости. Оми, ветерамы, зивмит, работаля в молодости ядмое хуме, оми замазутили рами,
заврозуровали зашими, повывежил под гребениу когде-то будили,
их виуком мадлежит ие только какето выпутнавлась, а еще и
с ликкой удовлетворать повышениме претензии избедокуривших
в своей жизни деров.

И еще вот спращивает читатель из Кызылах: «Коль деаяносто процемтов с врождения («ирдостаточностью», то., стравия во-прос; ие родят ли они в свою пору детей с еще большей недо-статочностью и не станет ли здание цивилизации, сооружаемое человечеством, еще более косить из одини бох? И так от поколения к поколению — не по сигнаралк, а по пражоб — к регрессу!»

Диалектично думающему человеку грустио сознавать, что будуве за такими вот катастрофически разбухшими мегаполисами. Не истратится ли в этих железобеточных иагромождениях вовсе

душа, не отлетит ли, как отлетает она от почившего?

Кстати, у нас в стране уже 23 города-миллионера. Мы тут разко опережем, другие государства. В СЦД, например, городовмиллионеров 18, в Китае — 11, в Японии — 9, в Ивдии — 3, в Велииобритании — 3. Это как раз в таких муравейнихах семейная я-чейке наиболее шаткая: каждый третий брак кончается разводом. А в Красиовресе — каждый второй.

Напомию еще раз: по продолжительности жизни в городах наши

мужчины заимлеют 31-е место в мире, жеищины — 24-е.
Зло, существующее в человеческом обществе испокои веку, миого активиее добра. Аксиома. А коли так, то в уплотиениюм городском муравейнике у порока куда больше шаисов быстро

городском муравенииме у порока куда оольше шансов быстро вмедряться в судьбы отдельных индивируумов, чем у добродетов. Задача культуры, считаю, в том, чтобы всячески способствовать созданию, расширению иравствению атмосревы за счета всего дымящего, коптящего в небо. Я слабо верю в то, что добро можно вот так внедрить в чие-то сердце, но в глубоко верю, что существованном густой нравственной атмосферы вокрут кажкого человека можно воспреятствовать промиченовению разрушительного зая к сердцу. Зпо не способно вот так напражир проравта атмосферу добра, для этого нужен какой-то разрыв, кажва-то щель. Так бывает в кедровом лесу: болезнегорные микробы туда не летят из соседнего гнилого оврата не потому, что их туда не гонит ветер, а потому, что вокрут каждого кедра в отдельности и вокрут всего кедрового массыва витает очень плогное облако очистительных фитномицов. Не долускать разрывов, щелей!.

Вот о чем мы думали с Митяем, продолжавшим что-то подсчитывать, тыча пальцем в калькулятор. Вопросы эти мы задавали

сами себе и тем, кто был за окном, в ночи, в огнях.

Назначение человека на земле — делать себя и делать землю. Мы же — разрушители и себя, и земли. Прежде вомурт сибирских городов стояли плотно кедровники, хранители воды, возду-ка, климата и самой жизинь. От Волит до Сахалини извели кедровники — какого будущего, спрашивается, и нам, и детям можно жаать!

Меркой зажиточности, процветания всякого государства, той или иной системы остается, как ни парадоксально, процент годового

прироста промышленной наработки.

Наука если и поверяется кем, то самой же «наукой». Здравый смысл, опыт прошлых поколений, простолюдинов, дедов и прадедов не в счет.

«Мы за то, чтобы наука перестала быть слугой двух господ — жизни и смерти, чтобы она служила только жизни». — сказал

М. С. Горбачев.

«Наука при социализме могла бы, но ей все годы мешали, не давали», — същу наступающий, защитительный, окрепший в пору гласности голос. Но что же это за наука, если она на самое природу, на великую, всемогущую природу наступает, мужественно, дерзко, засучив по локоть рукава, а с жалким бюрорфатицкой со-

владать не умеет?

Потряскет заметка в «Литературной газете» (23 марта 1988 г.), поданняя как последняя междунородняя новость: «Над Антерктидой не только стало вдвое меньше озона, там вопреки всем ожижням в сто раз против нормы повышена концентрация окиси клоры. В любом случае даже если будут приняты все изобходимене меры, человене случае даже если будут приняты все изобходимене меры, человене случае даже если будут приняты все изобходительного и приняти в междунироваться меть в условия, в каких мо земном шаре еще инкогда инкто не жоли», Добавляется жить при соглабленной иммунной системе. Вот! В любом случае! Что же тогда будет в Красноврске, слит уту учествем ммунная система!

Для бодрячества — никаких шансов. Тут с глубоким уважением подумаешь о семье Лыковых, что отселилась жить в верховья Абакана, чтобы в лесах и горах замаливать за себя и за нас всех

содеянные грехи.

Остроумный журналист произвол подсчет научно-исследовательских учреждений в Академии наук: оказалось, в названии трякцаты институтов присутствует слово ефизика», в трякцати шести — слобо езжимя» и..., в то же время ни в одном названии не нашлось ни слова «человек», ни даже привычного науке — «антролос» («Известия», 1987, 27 антусть.

На VIII Международном конгрессе по догике, методологии и философии науки приводилась мысль Ф. Достоевского, что «без твердого представления себе, для чего ему жить, человек не согласится жить и скорее истребит себя, чем останется на земле,

хотя бы кругом его все были хлебы».

И на том же московском конгрессе руководитель Международного института жизии М. Маруа убеждал: иадо надеяться на древиий инстинкт, только он выведет наш разум из сегодияшнего состояния. Ну а если, дескать, погибием, значит, таков закон эво-ЛЮЦИИ. ПРОСТО ИАШ ВИЛ — ГОМО САПИВИС — ОКАЖЕТСЯ ОЧЕРЕДИОЙ тупиковой ветвью, как были тупиковой ветвью зволюции динозавры. Жутковато спышать такое.

Слава богу, в Красноярске ученый отряд (а ои не бедиый), кажется, иаконец-то, не полагаясь на спасительный «древний инстинкт», начинает осматривать беду и что-то думать на этот счет. тому свидетельство тревожное письмо в «Красноярском рабочем», подписанное докторами биологических, медицииских, физико-математических, философских, технических наук: Г. Гирсом. В. Смагииым, Б. Чудиновым, Н. Печуркиным, А. Левиным, Ю. Дыхио... всего около двадцати подписей. Не только ударили в колокол, но и предложения свои практические высказали, какие вводить техиологии.

«Благодаря вышестоящему руководству...» — любимое наше вчерашиее изречение. Площадку перед домом заасфальтировали благодаря вышестоящим... Квартиру вы получили — благодаря вышестоящему правительству. Дети ваши бесплатио ходят в школу благодаря... Вот уж пенсию вам начислили — опять благодаря кому-то, Наивио было ожидать, что при такой униженио-благодарственио-потребительской общественной психологии разовьется чув-СТВО ХОЗЯИНА И ЧТО ПОЕЗД ИАШ ДОМЧИТ ДО ДАЛЕКИХ ПРЕКРАСНЫХ папей

Но ведь и сегодия мельтешит: «благодаря директиве», «благодаря постановлению», «благодаря Пленуму»... Газеты организуют принятие и публикацию районных, областных, краевых соцобязательств, спешат сообщить, кто первый идет по процентам отремонтированной техники, кто вперед сев начал. Вяжется ли этот рецидив показухи с курсом коллективов на экономическую свободу? А то еще (это мие Митяй рассказал): приезжает представитель в деревню, к дояркам, механизаторам, собирает их и говорит: вот, товарищи, решения верховных органов диктуют, чтобы работать лучше, надачвать больше...

Как бы выглядело такое вот: приехал бы кто-иибудь в прошлом веке, к примеру, в сибирскую степную деревию Иудино, собрал там мужиков и давай говорить: вам, мужички, иадо подиять выработку, пахать лучше, потому что... потому что такое требование самого, ну... Льва Николаевича Толстого. Хотя, мы знаем по архивам, в Иудине многие крестьяне относились к Льву Николаевичу очень уважительно, даже переписку с ним имели, тем не менее они очень, очень насторожились бы и... убавили в трудовом усердии.

И еще хочу привести письмо читателя из Новокузиецка: «Я не предполагал, что так монолитно сильна у нашего народа вера в Советскую власть, в партию, в Центральный Комитет, И притом...

да, притом чем гражданин базотаетственнее граждански, социально, экологически, тем вера его прочнее, неколебимее: «В беде нас не оставят», — сомнамбулически твердит он, прослав сроки сева в поле (если селямин) и слепив на фабрике (если горожанин) никому не нужную вещь...»

Прочтя эти записки, один мой знакомый не считал нужным скрыть зевоту, растирая при этом ладонью левое свое ухо, и спросил тоном человека. знакошего все наперед:

— И кого ты, несчастный, собрался этим вразумить? Кого уди-

вить? Перемены, думаешь, какие будут? Другой мой знакомый, постарше, попочтеннее, прочитав рукопись, инчего про нее не сказал, а только подсел ближе ко мне,

придвинул стул, вытянул шею, а шея у него худая, длинная, в сухих рубцах, отметинах войны, и стал допытываться:

— Скажи, что это значит? В конце шестидесятых впервые... и ты тоже помнишь, впервые мы приметили, как наша молодежь в столовой, вон в кафе на проспекте Мира, в закусочной... заметили, молодежь оставляет в тарелке уже не только хлеб недоеденный, а и полкотлеты, и полбифштекса, ломоть жареной колбасы... Во, думал я тогда с оторолью, а больше, однако, с радостью, наелись, значит, наши детки, насытились. Мы за всю СВОЮ ЖИЗНЬ НЕ МОГЛИ НАСЫТИТЬСЯ, И ДАЖЕ ТЕПЕРЬ ВСЕ СНЫ ПРО еду снятся. А вот сегодня зашел я в междугородный телефонный узел, в зал автоматов. Летнее время. Сплошная молодежь там. Одежда на всех богатая. И на плечах, и на ногах. Заглядишься. Красивая при таком убранстве выходит она, молодежь наша нынешняя. Постоял я там. Вижу, молодежь-то из тех, которые наехали в город поступать на учебу, устраиваться на житье. Сельская молодежь. И разговоры ведут... Домой звонят. О чем? Ка-бины не закрыты — все слышно. Не о поступлении, нет. Обо всем... Но не в этом соль. Стоит парень или девушка перед аппаратом. Пять минут так, десять, двадцать... По всем кабинкам одно. И пятнадцатикопеечные монетки кидают в щелку, кидают. Будто это не монетки вовсе, а камешки, собранные на улице. Тридцать минут крутит телефон, сорок... Ба-атюшки! Сколько же это монеток надо кинуты! Да что же это такое? Еще не работали, не зарабатывали, а уже нет жалости к деньгам! К деньгам, которыми их одарили отец с матерью. Какие же это из них будут хозяева? Мы-то с тобой в такие годы пятак берегли. Да чего пятак копейку ценили!.. А нынешние? Вон куда заносит. Считаем, славно, когда оцениваем, что наш народ в основном однослойный в социальном и мировоззренческом отношении. Но это же как корабль без отсеков... По этой причине можем оказаться самым незащищенным обществом перед всякими поветриями. Оглянись, оглянись Грозный симптом. Не припудривай. А? Что гмыкаешь? Говори!.. Про это бы тебе писать...

Третий, кому я дал рукопись прочесть (человек крайнего нетерпения и раздражительности), поглядел на меня сощуренно, молвил:

— Слюнтавишь много и длинно. А надо пражо. Люди, что вы котиге! Нарадов! Можно. Но при этом вы Будете иметь дряблую кожу под платьем. Вы хотиге скоростей машинных! Можно. Но при этом у вас будут скурните суставы плюс днябет и еще десять неизлечимых жворей, потому что воздух отравится фтором. Вы котите слаще есть! Пожалубсть. Но при этом жизны у вас будет горька, как полынь, и коротка, как хвост верблюда. Все на обмен, все на обмен, и инчего, кроме...

Когда в закаччивал писать эти заковтии, по телевидению, в программе «Врем», водущий брал интервью у доктора биопогических имух, заведующего биосферной лабораторней при Академии ирку сССР, который сказал: сегодня состояние больной биосферы теково, ито ресурс на выживание человечества может иссякуть уже чераз 20—30 лет. Я не сразу поиля такое, а когда поиля, то с ужасом отлянуяся на сына, на дочь, иоторые сидели тут же, перем телевизаром, и, судя по их веселым физикомомия, состоя

Ночьо сниясь непонятия почему стая кошек, черных. Угром я побемаю к третьми Бем городим закомомым, к другим, к третьми. Бем говорил про «то», меня торолились напоить чеем с авремем, рассказывали, что на соедней улице открылає конфа большой уменерсальный магазни, а «Красмаш» освоия холодильники увеличенной кимстимости, и ше говорами что-то про летиме туристские маршруты... На проспекте Сембодиом, где иврод грудился на остановке в ожидания грасисторах подпобовал поромечать:

— Товарищи! На двадцать лет всего... На тридцать!.. Всего!.. Задумайтесь!

Мягко изкатывались автобусы, люди вжимались в их зыбкие виутремиости, глядели из окои, указывали из меия пальцем. Люди! Что же?,

О энаменитом современиом трагическом барде кто-то сказал: ои-де был поющим иервом эпохм. Я подумал: маленькая неточность: нерв поющим быть ие может. Он может быть только кри-

чащим, верещащим, если защемлеи.

Когда слышми в социальном организме страны крик защемлеииого нерав, торопиться, глушить его, думаю, не самое оптимальное действие.

Однако сбоку, со стороны газетного кноска, ко мне направлялся молодой, очень построжавший служитель порядка.

#### г. Красноярск



## ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

### Вячеслав ГОРБАЧЕВ

# **АРЕНДАТОРЫ** ГЛАСНОСТИ?

о перестройке и подстройке

В душе народа всегда тангож стихийное чутье прекрасного, как имеется у него врожденное чуветов осторического равновесия, не позволяющее ему упасть, поскольчуться, склониться, — подсознательное и безошибочное ощущение пр

Л. М. Леонов

### I. О бюрократии и демократии

Успех мпогих начинаний перестройки, признание ее илей равно связаны с «чувством исторического равновесия» в луше народа и с творческим переосмыслением семилесятилетнего опыта строительства сопнализма, с осознанием достижений и горьких ошибок на этом пути, с понимапием ответственности за наш лень. Боль и радость сердца, память давних веков и последних десятилетий сообщают народу «безошибочное ошущение происходящих вокруг него явлений». Радуясь созиданию нового, душа человеческая страждет, испытывая печтолимую жажду истины, когда подтачиваются и рушатся привычные устои. И тогда надежной опорой становится нам мысль о Родине, и ей — наша поддержка и любовь в трупный час

Главным, без чего представление о Родине потеряло бы смысл, во все времена, было и остается опно: земля и люди на ней.

В последние годы, когда воды жизни поубавили свое гечение и стали вящестът, варастать рексой от берегов, а сами берега некогда твердых общественных устоев местами сделавное забимия, а кое-тде и распископалиса вонее, и ати годы, когда червы жирося да кое-тде и распископалиса вонее, и ти годы, когда червы жирося Русская земян, как это мы видым една ли не силошь и рядом, дававшия прежде по два хасеба кряду, авплющела, етала вырока-

даться, не держит возле себя человека, зарастает жесткими бурьянами и горькой травой чернобыла.

Надо было что-то предпринимать, поправлять дело, ускорять течение живли — стояче воды застот зассанавля и омертвияли все живое, гинлоствый занях разложения вобуждая шакалол Надо было положить конец анигилянии духовной внергим человека в общественной активности. И тогда запрятлись миром, пошля по земле моголеменными датуми телености. Дело хорошее, Да не простая оказалась работа — нахать для истории, когда коримим кверху выпорачивноги пласты живли находы, равновеших в шохам. И обидно, когда некоторые усердствуют без развильности действительно сорыем при далки, где дводовостише

перева.

мы вощин в перестройку с грувом мюгих и мюгих предубенсентий, выйти в нее мы должны, не поступаеть двезания социанамы, с чувством раскрепощенного сознавия. А это аначит, что и е дн н ю м с л н с сторонников перестройки должно быть осовнаниям, убеждениям, а отнюдь не обязательным, как того требует, например, «Отопек» (№ 23, 1988 г.) — трябуна, с которой поэт Андрей Дементьев объявых, что у него лично и у редактируемого им журнала «Нопость» есть рарти — это авторы статей в журнавах «Молодая гнардия», «Наш современник», «Москва»: «те, кто не кочет изменений в нашей княни, это разги перестройки». «Мон врати» — без общижов вышес от ской вердият то ам черкумс сомнения шевеномусат в нем, то ан пошаг ок, но для пущей выжности посузан: «Ипостъ» им отнова черку-

Поистине юношеский задор и непоколебимый оптимизм шестидесятилетнего мыслителя, как бы доказывающего такими утверждениями, что он «молится» на перестройку, не жалея лба, вызывают ульбку. Ситуация абсурдна уже потому, что названные А. Дементьевым журналы никогда и нигде не делларировали, что ин еих отят ваменсий в нашей жизния, и наменений выено в духе перестройки. А отрищая право пеутодных ему авторов и журналов на свою точку эрения, неужеми не понимает поэт (1), что оказавает дурпую услугу перестройке, отвертав априори пло-рализи мнений, так : необходимый для становления гласности и демокративации общества? Виротем, беда даже не в этом, поразительно дурсое: неужени так малополеем, малопоучителен оказался беспрепедентный опыт печати (в том числе и опыт «Ипостич) по осмажение по прилаго, причин и начал мно-тих негативных извенный? Разуместей, сегодия, при всем усератовании, один А. Дементные в такители не испортит, новый техновании, один А. Дементные в такители не испортит, новый правемень, негодиных стакования один А. Дементные в такители не петорати, новый правемень негодиных стаков извенения. Негодиния от магативных стакования одина. Дементные в миллиотах стакования одина миллиотах стакования одинативностью казоваму.

Кое-кто искренце убежден, что перестройка — это и есть сплошная перелицовка всего подряд — истории и современности, экономики и созпания, рыночных отношений и правственных пенностей. Кое-кто считает, что это смена одного приказного единомыслия на другое. Нет, Это даже не перевод инакомыслия запрещенного в разряд разрешенного. Перестройка - это то, что будет посеяно нами сеголня, что взойлет, может быть, через годы и даст нашему сознанию и душе урожай духовного раскрепошения. Только на нравственной, созилательной основе может успешно илти экономическое преобразование и удучшение жизни. Вот и выходит, соображать, что сеем, надо теперь, и теперь уже пумать, что соберем — вершки или корешки, да глядеть в оба, чтобы не объегорил народ косоланый бюрократище, чтобы туховно не обобрали народ быстро переменчивые на мысль, слово и убеждение подстройщики к перестройке, пытающиеся арендовать гласпость в бессрочное пользование.

Закладавая в фундамент общественных отношений общую и равную для воек тласность, демократию, сободу, мы не оставалем биропратической прослойке, клалаюсь бы, даже маледшей длявейки для протассиямиих слож интерессы. Это тем более важно, для протастивной слож интерессы. Это тем более важно, ейственных образования образования образования образования образования «Испораты обробрать», что берократия сегодня еще «оказываем чубствить бирократа», что берократия сегодня еще «оказываем мораятнации и гласности» Антураме выподь, средникы в ситыску бирократа мирокозоренческой позиции, по сути дека, нек 34 «У бирократа мирокозоренческой позиции, по сути дека, нек 34 изую природу приспособления от берократии, следать ее улям-

мой — вот чего требует от нас время».

Коль, скоро у бирократа нет мировозвренческой основы, альгернативной двом горестройки, приявленой народом, го нет поотому и открытой борьбы против перестройки. Иверция старого миниления, автичесть или коррупции базой такой бить не моут. Однако логина вещей заставляет поставить вопрос иначе: кто све-таки выражает, рироклюши оти самые екак ба мировозарениеции, в культуре, в пресмогни оти самые екак ба мировозарениествавать ческольчительно. личные интересы тек, кто июка притормаживает перестройку долольно расчетияю и мотодичной Да иначе върад им и требоматсь: бы об па жа ть к оре и и усе природу бюрократического приспособленчества, делать ее

унзвимой в глазах общества п не жизнеспособной.

Публицист Инан Васильев, когда поделиже в читателним своим размышлениям о борократив в стать с «Убрать чугунямай пресс авторитарности» («Правда», № 163, от 11.06, 1988 г.), хотя и еставил, похоже, адагчи дать прамой отлег на подоблый вопрос, все же наблюдательным вагладом отметил, что в печати на водите гласкоготи не все былополучено, — полотому, сиглает отл. в таком разговоре ене бобити впиманием трябуны и трябунов. Съвта да се демитых ставлиция амучит повоевнящий събражениям бества да с демитых ставлиция амучит повоевнящий събраженных ставлиция амучит повоевнящий събражениям ставлениям ставления

Эко, чего хочется! Откуда ж было ваяться у нас прозревшим умам, если иной писатель уже автор чуть ли не десятка книг, внуков нянчит, а его самого в литературном детсадике держат. Впрочем, если серьеано, то напо присоепициться к проции И. Ва-

сильева. Он продолжает:

Не только И. Васыльев, многие читатели видат, чувствуют это, обращаются со своей тревогой в общественные институты. Несразу осуждаемое явление связывается с проделками плутократия, вътократия, борократии, Многое променяется, когда явления осмысливаются во взаимосьязи. И. Васильев не павизчив, по последователен в таком поимании процесса. И вот к якому вы-

воду он приходит:

«"Пока трибуны делят заслуги перед историей, перераспределяют какары в культуру, перевешивают лавры с одного потртета на другой, — борократия может спать без успоконтельных таблеток. Ее не воличуют споры-потасовки верехника умов, ода боптси прозремам «никвих». Почитывая горилстых трибунов и деле почитам иль, ода руколиваент смодым ильяерительна заторительна праводы, не предуд, не ветанут на защиту его от местной быроквитии».

Упор на «местную борократию», признаться, кажется здесь завиняемным, комтчающим, что зи, треногу публициясть. В самом деле, бороться с местной борократией надо; однаю разве лишь от масти местного стола пуклается в защите народ и разве решение проблемы в местных масштабах издечит все наши беда? ворократия в приципие неделим. Это самоорганизующалася система, в которой во кеех знедонах главенствует принцип админентосты в замистмости слизу го-принцип образовать по столя принцип на п

леятельность уповлетворению своих претензий и притязаний. И не случайно в застойные годы наиболее привлекательным капиталом, к которому стремилась всякая чиновная рать, были не леньги, не машины, не дачи, не заграпичные командировки сами по себе, а положение в обществе — оно одно давало все, и давало тем больше, чем выше, престижнее занимаемое положение, (Вообще интересно было бы посмотреть, как трансформировались представления о престижности советского человека в довоенный и послевоенный периоды; думаю, мы увидели бы, что изменения носит довольно четкий прагматический характер. обусловленный не только социальным прогрессом, но и потребностими бюрократической прослойки. Особенно поразительна подмена смысла престижности среди работников торговли и бытового обслуживании в семилеснтых голах, когла расхожление межлу пропаганцистским словом и реальным пелом стало из очевидного вызывающе безправственным. Нередко молодежь, не защищенная моральным иммунитетом, рекрутировалась фактически сферу посредничества между коррумпирующей в обогащении бюрократией и потребителем, кошелек которого вчерашние идеалисты потрошили нагло, бессовестно и прилюдно, Если вы приходили в магазин и спрашивали снисхопительно услужливого пролавна или вальнжную продавшину: «У вас есть то-то и то-то?!» вам, несмотря на пустые полки и вешалки, небрежно отвечали: «В Грении все есть!..» И это значило, что надо «дать на лапу», а нужный товар уже упаковывается.)

Наша бърократив начала свою тихую узурпацию еще в годы, предшествующе кузьту, и успению предожнила вначатое в периоды волюнтаризма и застол. Вчера, когда печать промеряла глубины открывшегоси фаратера гласиости как бы на ощуть, критики культа личности, развенчиван Сталина, предпочитали не педадировать на втом, был ли сам Сталин и в какой стения жертвой борокрытической системы. Ставить вопрос так вимы каметвах. Но дмобе предвитое ком авпосчивое отношение к процьозах, но дмобе предвитое ком авпосчивое отношение к процьонившим сукрениям о Сталине в сто времени всечего будет прябанть. Мы не последияс, Завтра придут другие поколения со своим повиманнем католом и социализма, со союм важдаюм важдаюм важдаюм важдаюм важдаюм важдаюм важдають мы не последияс, Завтра придут другие поколения со своим повиманием кетомы и социализма, со союм важдаюм важдаюм

на жизнь, в том числе и на наш день.

В отдалении не окажутся ли многие наши споры, двекуссии, оскорбительные наскоки «трябувов», групповые амбиции и пристрастия пустым авуком, шелухой слов, в которой редко где мелькиет полновесное зерпо? Не скажут ли о пас дети будущего с едкой списхолительностью нашего современных разменентя с трябуваться в примератирования в примератирования при с трябуваться при примератирования при с едкой списхолительностью нашего современных разменентя с трябуваться при при с трябуваться при при с трябуваться при при при с трябуваться при при с трябуваться при при с трябуваться при при с трябуваться при с

> И себя убежденно Возвышая в толпе, Каждый мнил себя богом, Поклоняясь себе...

Такое идолопоклонничество не есть ли самое горькое и тяжкое наследие Сталина — Хрущева — Брежнева, заизвестковавшее-сообщающиеси сосуды нравственного и духовного очищения и личности, и общества.

Считать, что в истории Сталин был сам по себе, а бюрокра-

тия — сама по себе, по меньшей мере несерьезно. Такой полход позволяет валить на Сталина все грехи и оппибки его зпохи. И не только. Кого, по такой логике, обвинять в том, например, что тесно связанная с бюрократией «пирамила мафии» сеголня «не просто растет, она монтирует себя во всем объеме пирамиды государственной власти, и делает это знергично и по многим направлениям сразу». А вель этот «монтаж» только обнажается сеголня. хоти начат годы и годы назад. И хорошо, что Вл. Соколов, из статьи которого «Бандо-кратия» («Литературная газета», № 33 от 17.08. 1988 г.) взяты цитируемые слова, указывает действительные причины и лействительных виновников. Возможность такого развития, говорит он, мафии «обеспечивает алчность одних должностных лиц и благодушие других. Деньги дают ей энергию. Социальные проблемы поставляют ей материал пока в неограниченном количестве».

Кажется, гораздо ближе к истине те, кто считает, что был культ Сталина, но была и личность. Другое дело, какая это личность. Нет оснований сомневаться в его пелеустремленности сильных водевых качествах. Вместе с тем у него был деспотический нрав, деспотический характер. Но идея централизованной власти — как средства укрепления госуларственного могущества — принадлежала отнюдь не Сталину, и апробирована опа была еще в туманных исторических палях. Не ему принадлежала и идея сосредоточения административно-исполнительной власти в одних руках. И может быть, он даже догадывался, что набираюшая ход машина, за рычаги которой он цепко держался, едет не всегла туда, куда он ее направлял. Но если бы даже машина скатилась в пропасть, он не отпустил бы рычаги.

Когда говорят, бюрократическая или репрессивно-бюрократическая надстройка всецедо обязана своим существованием Сталину, то забывают или делают вид, что забывают, что между ними была и обратная связь, и прямая зависимость. Самой структуре чиновно-военизированной бюрократии власть культа едва ли не более выгодна, чем наоборот. А ведь для нас эти понятия не абстрактны, они историчны, за ними - конкретные дюди, надо полагать, хорошо представлявшие, что и для чего они делали, «Свобода» их действий облагалась взаимными, страшны-

ми, кровосочащими обязательствами.

Возвеличивая культ, репрессивно-бюрократическая система благополучно прятала в тени и славе непогрешимой личности собственные преступления и пороки. Отнюль не защищая Сталина от тяжести справедливых обвинений в преступлениях перед народом и партией, не избавляя от исторической ответственности за соденнюе, в то же время нало вилеть, гле повлели ему обстоятельства, спровоцированные и бюрократией. Иначе мы ничему не научимся на уроках прошлого, критическое осмысление и усвоение которых сделало бы невозможными волюнтаризм и уж во всяком случае - застой.

Бюрократия отнюдь не дегище социализма, как это пытаются представить некоторые профессора, коим особой смелостью кажется бросить ком грязи в пусть несовершенный, но выстраданный народом строй. Виловой чертой бюрократии является мимикрия, приснособляемость практически к дюбой социальной системе. И уж если искать «крестных отцов» ее советской разновидности, то в первую очередь беспристрастный взгляд надо обратить в сгорону Троцкого. Хитроумный ндальго Лев Давидовыч раваработал, а отчасти и реализовал немало автомогимых доктрин, совокунность которых предполагала авторитарный стиль руководства как логическое завершение складывавшейся в двадцатые годы чиновно-борократической административной системы.

Мукцир лидера, тотового удовольствоваться формально вторыми ролями в государстве, а не формально — вершить судобы страны и социализма, Тронкий подгонял под себя. Сталин, чье революционное пропласе было более детерининорованно и несопоримо, пошел дальне: он надел этот муддир без примерки, жестко взагубив учас спосвоинчества межку собой и Товиким.

Отсутствие полномасштабных неторических песслепований по зноме сталинской тирании и веляних репольщонных преобразований народа не может быть ин утешением тем, кто тпорил ати преобразований и именем Сталина на устах и подвергают необонем заваедит под корень народы, совершая безамонни и произмость утверклении истины, вероитно, поставит в повестку для бытабительности и пределения преобразовать по должайшего съезда партии или очереной партийной конференции вопрес о пережескотре (об сточной) некоторых поставоляений шате объявленияся и трактование, как объективно песобършными шате объявленияся и трактование, как объективно песобършными шате объявленияся и трактование, как объективное песобършными шате объявленияся и трактование, как объективное песобършныме.

В беседе с корресполідентами «Правды» — «Истипа против илеветы» («Правда», № 232, от 1908 1988 г.) — бывший председатель Комиссии Политборо по дополнительному ввучению матерально, ковяваниях с репрессиями, имеющими место в перпод 30— 40-х и пачала 50-х годов, М. С. Соломениев отнетия, что доди чалесь в школе. Поди читым стенограмм открытых процессов. Они есть в библиотеках и на руках у граждан. Но эти документы — педестоверны, подчерниваю: педестоверны, неправдивы. Они в той же степени сфальсифицированы, в какой сфальсифицированы следственные и судебные матералы. Они угративи и корилическую, и моральную слау. Друх празд не бывает. Правво одля. Истипа— зерказод, в котором выскечнывается и как-

И далее — непосредственно о виновности Сталина и его ближайшего окружения;

«Документы, которыми раснолагают Центральный Комитет, Комиссия Политбюро, — говория М. С. Соломениев, — рассенвакот бытующие на этот счет сомнения. Вина лично Сталина и его ближайшего окружения перед партией и пародом за допущенные массовые репрессии и безаковии поистине чудовищав. Но виш комсдей не сивмет, подгерянаваю, ответственности с доброводаных допосчиков, непосредственных нарушителей социалистической закописети, с тех, іст поддерживая и сляпо выполныя бесченовечные распоряжения, тюрым протяков. Бидико, могрос об в ходе дальнейшей работы комиссии».

Надо думать, публикация таких документов (тем более что они еста, вадолго не задержител. Люди понимают, есла и впримь правда будет утверждаться закливаниями, а не фактами, то в правственном отношении обществу суждено попятное движение. Такому скатыванию назал гласность ставит выясжный тормозной

башмак.

Народ изголодался по правде. По доказательной правде. Иначе ведь что получается? А. Рыбаков в «Детях Арбата» развенчивает Сталина от и до. Автор утверждает, что следовал фактам и документам зпохи. Возможно, это и так, возможно, и следовал, но читателю-то остается только верить Рыбакову па слово, поскольку использованные ппсателем документы и факты ему часто неизвестны. Человеческие сульбы и отношения, жизнь общества написаны в романе удручающе серой, монотонной краской. И если сама жизнь героев может быть ущербной, то не должна быть ущербной, ущемленной правла о ней. Психологическая и хуложественная недостоверность делает роман для многих читателей неубедительным. Возможно, будь это не роман, а очерк со ссылками на первоисточники, даже материал о Сталине воспринимался бы в нем иначе. А пока одних читателей историческая заданность А. Рыбакова приводит в слепой восторг, у других - вызывает глубокие сомнения и разочарование. Но и в очерке, и в романе безправственно изображать русский народ как быдло.

Писателя Юрия Домбройского віряд ли кто ўпрекнет в симпаниях к Сталину, Но в его романе «Факультет ненужнях вещейпернод репрессий, сама тема культа личности художественно выображногог п решаются на порядов выше. Здесь авторский подход как бы месключает предватость. Писатель рассматривает проблему, темпцув не от Сталина, а от действительности, ставя вопроссиему, темпцув не от Сталина, а от действительности, ставя вопроссия факософских кто выповат, как могдо случиться, что я дейша, тольчестиму паличительные силы, мідоть, по чаолеко-

ненавистничества

Кругами аемного ада поднимается герой Ю. Домбровского от ормантической веры в вождей и пделам и соознанию жестоких в своей патоте истии кизани, которые и сегодия, даже на фоне то, что уже сказано в почати о сталиняме, о репрестивих органах, о борократии тех лет, оказываются страними. Не знам, можно ли вообще полить, объяснить, что такое бесчеловечность, но мельзи не думать об этом. Нельза уклоняться от этого как от полициости, как от кресте, который лежии на нас только потому, что ми — хотим того или ист — наследники и того времени.

В ряде случаев автора трудно отделить от его героя, да это и не столь принципивльно, когда утверждается, например, что весь этот ад тридцатых годов... «не Иван Грозпый пам оставил, не татары занесли, а мы сами на себя выдумали п вэлодеяли».

Выдумали и взлелеяли... Сами на себя?

Можяо спорить с автором, не соглашаться, но какая-то дьявольская по своей жестокости логика в этом есть. Возможно - не выдумали, не взлеленли, а - допустили?.. Многое в этой логике приоткроется из новедлы о председателе учкома (!) Георгии Элинове который уознаски восседал в кабинете лиректора школы под «поптретом Льва Лавыловича» \*, ходил по школе в крагах и кожаной куртке, но главное - внес в жиань, в сознание юного еще героя Домбровского «первую и самую гнусную ложь»: навратил, испохабил самый смысл, самое понятие слова «товариш». Это воплошающее коллективистский разум чудовище, устрашающий всех и вся Эдинов, «мальчик развитой и разврашенный», явил собою не просто новый тип бюрократа-общественника, но был еще в едином лице доносчиком, провокатором, никвизитором, садистом, Врагу не пожелаешь такого «товарища»...

Для понимания системы репрессий, ее постулатов и, если угодно, ее илеологии много аначит спена в камере, где два политических полоделственных (многоопытный Булло и наивный, неопытный Зыбин), арестованные как «враги народа», пытаются разобраться в своем положении. Булло, в частности, объясняет

Зыбипу:

 ...В обществе вас оставлять рискованно — нало изолировать. Ну и изолируют. Через военную прокуратуру в Особое совещание. Справедливо ли это? По классической юриспруденции — нет, а по революционному правосозпанию — безусловно. Гуманно ли это? В высшей степени! Ведь цель-то, легко сказать, какая! Счастье булущих поколений!! За нее ничего не жалко!

Это кому же не жалко? Вам, что ли?

 Не мне! Не мне! Я такой же враг, как и вы! Лучшим умам, совести человечества не жалко! Роллану, Фейхтвангеру, Максиму Горькому, Шоу, Арагону не жалко! Они дюди мужественные, их кровью не запугаешь. Что вы усмехнулись?

Ничего! Оригинально вы говорите!

 Да нет, порогой, для нас, для старой интеллигенции, это совсем не оригинально. Нам это было обещано давно, только не больно мы в это верили, «Кто не с нами, тот наш враг, тот должен пасть». Эту песенку нам еще в девятьсот пятом году пропели! Да и кто пропел-то? Друг Надсона! Поэт-символист Минский! А гениальный писатель продетариата Горький уже в наши дни добавил: «Если враг не сдается - его уничтожают». Ну а вы не сдаетесь! Скандалите, синяки вон зарабатываете! Так может себя вести только нераскаявшийся враг - и, значит...

 Да нет, я согласен, — засмеялся и махнул рукой Зыбин, если действительно все может быть сведено к этому, то я сог-

ласен.

- А вы сомневаетесь, что все уже давно сведено именно к зтому? Зря! Хотя нет, конечяю, не зря! В этом и есть ваше вражеское нутро, аначит, вы должны быть уничтожены или, скажем мягче — мы ведь гуманисты, единственные подлинные гуманисты! — изолированы! Хорошо, если вам это понятно, то идем

Как важна эта яепроизвольно вырвавшаяся из уст героя Ю. Помбровского естественная житейская формула: чтобы идти

<sup>\*</sup> Лев Давыдович — так в романе Ю. Домбровского. Речь идет о Льве Давидовиче Броиштейие (псевдоним — Троцкий) — 1879—1940 гг. (Авт.)

дальше — надо полять то, что было. А что же было, п равзе мм не шли, дал ны в вчеда, полязчерят. Кое-что шклатестся уверить мир в том, что после Ленина кее паше общественное развите вялиет собой силонизум вигилитину, и усердио расставляет соответствующие вешки: от сталинама и волюнтариами, от возмитариами к австом, от вастом и перестройке. Но только такое толкование истории есть толкование предвятое, опо искажает от предватое, опо декажает роди отдельно възготой личности, и роди руководители, гораздо чато от воли, желаний в жазначустроменной парод. В прочем, если о болижащием окружения режимати сопротно толкованием окружения и болика помот в предвато по предвато предвато по предвато по предвато пре

ния» как бы и не существовало. И здесь хотелось бы указать на два обстоятельства, с пониманием которых связано, как и можем ли мы успешно илти дальше. Несмотря на злокачественную опухоль упорно навязываемого народу «вождизма», переболев всеми негативными «измами», народ наш оказался правственно и духовно не сломленным и на сеголня более здравым и готовым к революционной перестройке. чем некоторые из поучающих его «трибунов». Когда народ пытаются загнать за проволоку концлагерей и разместить его живые и мертвые луши в зонах ГУЛАГа, это не значит, что с безропотиою покорностью он выроет себе могилу и ляжет в нее сам. Его теснили, он оступался, но выстоял. Он не оглох от политической трескотни исевдоэмиссаров «мировой революции», не соблазнился «манией исторического величия», не заболел «тоской по чужбине», а ведь за право быть пущечным мясом в мировой рубке ему сулили бросить к ногам весь окровавленный земной шар. Не поэтому ли теперь он с легким сердцем, как от чего-то давно отболевшего, отказывается от многих «лостижений» и «завоеваний» из числа тех, которыми гордились великолержавные «вожди» как личными историческими заслугами. В жизни всему есть своя мера, своя цена, и народ эту цену знает. Знает, когла ликовать, когда безмолвствовать. Выстраданные народом подвиги доблести, подвиги мужества навсегда останутся в памяти его. Но поллинная история нарола была бы неполной без полвигов преодоления и небывалого напряжения его духовных и физических сил в годы поспешно-принудительной коллективизации, в годы голода и массовых репрессий, в годы оккупации, эвакуации и неоправданно-жестоких потерь в первый период войны, в годы опустошения Российского Нечерноземья и сибирских деревень, в голы экономического бесправия и сопиальной лемагогии... Поистине великим запасом нравственной стойкости и духовной силы нало было обладать и не напломиться, сохранить свою историческую самобытность, сберечь незапятнапной душу, чтобы вновь и вповь взваливать на себя сострадательную заботу о человеческом благе и справедливости на земле.

Не берусь утверждать, что В. И. Ленин примо учатывал значение патриотамы, салу патриотческих деф, когда в гонадалвом предвидении теоретически обосновал возможность побезаи прометарьской рекологици в одной, отдельно вытой страпа. Но оп сти, когда решал попрос о последствиях Бресткого мира. И оп видостирую подпист к учету ващиональных собенностей вырода, когда разрабатывал теорию и практику изиа, в частности, когда призывал не спешить с упификацией комперативных форм ведении хозяйства на селе. И совем уж бдестиций пример учета пационального в социальной политиве — люзуит «Нев масть Сметамі». И, в сущности говоры, последование после Jenura следствие пренеферении и исторические сложнащимие формами национального самосовнания? Это первое обстоительство, на которое хотелесь бы указать, чтобы поп ве забывалось, не инпори-ровалось ними в ходе перестройки. Ослабление национального и литериациональных разражности с усиливают брезороватись с учитвернатирователь.

И второе. Существовал и существует некий неихологический обемомен, ставлий инструментом политического давления на со-запазна масса как при сталиннаме, так и в годы волютивривма, вастоя. И даме сейчас им пользуются те, кто считает гласиости свеей привидетией С п прост и потому убийствен: «Ах, вы сомие-ваетсь? В этом и есть ваше вовжеское изтоль.» Но это ли и исть ваше вовжеское изтоль. Но это ли и сть ваше вовжеское изтоль. Но это ли и сть

извращение гласности и лемократии?

В последнее время опубликовало песколько материалов о Хуушеев. Может бать, самое перекраспое, то было в тотм человеке, при всех его личики персегатика и изъявах, ато павино-искрений рекольционный романирам — черта, имно которой живаеописатели прошли скольком, недооцения, что этих объясивнотся многие его нововеждения, преобразовляния и паконед тот энертический папор, с каким он брасся за осуществление своих гранпионых то мических порой замыслов.

Почему, однаю, многие заблуждения и ошибки И. С. Хрушева не стали причипой его политического паделия равыты, чем это случилось? Например, поисеместно вводимая в стране облазаовка по выращиванно заморской королевы слатыю подмочилае его авторитет в народе. Так же легко сощаю ему рук ослабление Во-поримного Фотас гервана, когда в передкажу были пущенно-Болушного Фотас гервана, когда в передкажу были пущенно-Болушного Фотас гервана, когда в передкажу были пущенно-Болушного Фотас герван, кота в передкажу были пущенно-Болушного быто пред прадпать лет в комму-

назме не то что не смутило никого, по и всерьез не обоснововало. Программу приветствовали все и вся, присягали ей с громким «ура», как это повелось еще от Сталина. Вот типичный образчик атрапионной дивики, написанной пол диаком соответствия об-

щественной потребности тех лет:

Все сказано ясно и прямо, И все нас приводит е волненье. Страницы партийной Программы Читаются как вдохновенье...

Но вет, люди думающие, совеставные были всегда. И тогда выявля они пену слоку и умеми скваать правду в тех стандартных рамках одобрения, соблюдения которых требовал официов. Вот строки человем, который ве котел дукавить. Его метафора была как бы подтвержденяем того, что писатель, обращающийся к народу, и в подпензувные временя пайдет способ довести правду до читателя. Документ этот достаточно краток и выразителен, чтобы привести его подпостаточно

«ВОТ ЧТО СВЕТИТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

Каждый, кому дорого будущее человечества, с огромным винманием читал проект Программы Коммунистической партии Советского Союза, каждый из нас говорит генерь об этом истори-

ческом документе своими словами.

Мие, как инсателю, который обязан мыслить образами, хотелось бы сказать; «В прошлом было так: если тебя — пешехода застигиет ночь в пути и далеко, далеко, где-то на горизонте, замерцает отонек пастушечьего костра, то идти до него надо так долго, что устанешь до смерти...»

А вот проект Программы светит нам так ярко, что только ворже шаг, а путь уже не так даласк... Консчно, придется трудновато, но когда же легкий путь вел к заветной цели?

Станица Вешенская.

М. Шолоков понимал, чего ждали от него. Знал он и то, что слово, несогласное с проектом Программы, напечатано не будет. И тогда писатель выделяет свои же собственные слова, берет их в кавычки, да еще предупреждает читателя, что мысль его — образная, что именцо это ему бы и к устенось слазать...

Иропня последнего абзаца очевидна. Да и к чему славословие, когда «каждый нь наса» читал проект и и говорит о нем «своими словами», то есть не печатными. Не случаен и «пастушечий костер» — на этот крючок оп как бы цепляет автора проекта; а шолохомская оцепка проекта в словах; «...пди по него надо так

полго, что устанешь по смерти...»

Одного такого проекта достагочно для надения любого политика, деятельность которого подконгродька вибярателям. Но чего не было, того не было. На теоретические намскания мечтателей ворократия объчное мотрит скова пальямы — до тех пор, пока намечаемые преобразования не станут для нее реальной угрозой, У Н. С. Хурчева не оказалось достагочно целоствой и крепкой компенция, реальной жизпенной программы нерестройки. Но как только он, экспериментируя, начал завланать сложавщиеся упражлеческие структуры, перекрапкать административно-должтиту таритуры приняжают свое помять дося, адместрам ужествоту таритуры приняжают предоставления предоставления ужеоценивали значение своей бызости к Хрущеву, борократия начала саботпороват ее опачивания.

К чему поивели годы застоя, говорить, пожадуй, излишие, Конечно, по обилию искусственно создаваемого дефицита можно судить, что мафия торговая и мафия бюрократическо-управленческая работают рука об руку. И это, разумеется, плохо. Еще хуже, что бюрократия создала зоны коррумпированной власти, навроде адыловской, рашидовской или чурбановской, Однако же и в структуре застоя это все частные, болезненные, но при известных усилиях устранимые порочные явления. Пагубным для страны оказалось то, что бюрократия перераспределила в своих интересах управленческие функции. Не ваятка сама по себе, какая бы крупная она ни была, а веломственность сделала бюрократа всесильным. Ведомственные противоречия, позволявшие глушить всякую живую инициативу и поцирать справедливость. стали ощутимо влиять на решения государственной власти; одновременно они как бы превратились в средства достижения бюрократических целей, в инструмент власти бюрократии (точнее -в инструмент нажима на власть).

Можно ли представить вред ведомственной разобщенности и межведомственной перазберихи, не прибегая к статистическим ланным, истинность которых до недавнего времени была тоже ведомственна и потому сомнительна? Как оперировать не цифрами, а вещественными понятиями, хорошо известными кажлому из нас? Интересный пример дает в своем выступлении секретарь правления Союза архитекторов СССР Вячеслав Глазычев («Огонек» № 33, 1988 г.) — по его мнению, свет истины палает

на предмет нашего разговора еще от нэпа: «Успев оживить жизнь в городе, изп пе успел изменить ее ткань. Начался процесс, который многие мои колдеги упорно именуют урбанизацией, тогда как с начала 30-х годов мы в действительности имеем лело с интенсивной инпустриализацией, сопровождаемой строительством гигантских «фабричных слобол» при промышленных предприятиях. Подмена смысла огромная, принципиальная. Строительство новых городов оказалось пелом ведомств. Строительство в старых городах также оказалось прежде всего в руках ведомств. Город как административное пелое существует, города в качестве сопиального целого нет и не могло быть» (разрядка моя. -В. Г.).

Пример, как говорится, из профессиональной сферы, но вель недаром кто-то назвал архитектуру овеществленной правственностью. Чем точнее образ, тем более универсальный характер проявляется в нем. И разве речь адесь только о городе? А. например, область... как административное целое существует, а область в качестве социального целого?.. Или - республика, если брать по восходящей; или — в пругую сторону; завод... район... село?.. Исключения здесь возможны, но они скорее подтверждают правило, чем наоборот. Вот и получается, что сегодняшняя перестройка есть не что иное, как борьба за социальную целостность

нашей жизни.

Борьба-то борьба, но механизм хозяйственно-зкономической доктрины перестройки включен на прямую передачу, а сцепление буксует. Горит ферродо, как говаривали в старину. И ясно почему. Бюрократия демонстрирует свои мышцы, она тормозит дело чем и как может, давая понять, что без нее перестройка не пой-

дет. К сожалению, это не пустая угроза.

Сломать хребет бюрократии как социальному явлению в одночасье вряд ли удастся. Ведь очень многие люди до сих пор смотрят на бюрократа как на туповатого чиновника с заплывшими глазками и доснящейся от жира мордой. Обыватель полагает, что то кровососущее, которое сидит перед ним в нарукавниках и цветными карандашами накладывает резолюции на бумагах, считает в уме рублишки, трешки и лишь в силу умственной своей неспособности не способно решить сго дело. А кровососущее давно уже стало плотоядным и в умишке своем ворочает не рублями и не червонцами, а тысячами и сотнями тысяч рублей. Количество бюрократа, по известному закону, переросло за голы застоя в новое качество. И это означает, что следователь Т. Гдлян, корчующий со своей бригадой рашидовские пустоши, хотя и собрад и вернул госупарству несколько миллионов и, может быть, еще соберст и вернет в народную казну несколько раз по стольку же, но все равпо это будет канля по сравнению с тем, что замуровано в сухих колодиах. Коль скоро в частных руках (и уже неважио, бирократ это или «авторитет» — тлаварь мафии, банды или подпольного синдиката) произошло накопление каимталя, то этот капитал невабежно будет стремиться к леталявации и скорее добъется изменения закона в свою пользу, чем стинет втупс.

Не требуется почти никакой фантазии, чтобы представить, как, какими путими может осуществлиться и уже осуществляется (скажем, через масштабное предпринимательство отдельных коперативов) такая дегализация. Вернемся еще раз в этой связи статье Вд. Соколова о борококатии в балиократии. Он пишет статье Вд. Соколова о борококатии в балиократии. Он пишет

«Мы кляпем бърократа как врага перестробки. Но коррумпированный чильновик — еще и потенциальный покровиться, он же покорный слуга самых высокоорганизованных видов уголововой преступноста. Дело тут не голько в том, что выточнику безравтура вымокрада обеспечит борократу волюжность паразитировать на труженике и тем сохранит его, борократа, социальный статус. А то и укрепит его против прежието. Чем? Да тем, что новиная и уда в этом не остановится ни перед подкупом, ни пенетация пред прежим пред прежим пред прежим пред подкупом, на печетного контуруета.

Наблюдение верное, Странен, однаю, конечный вывод, к которому приходит Вл. Соколов, Странен, неожидан этот вывод своею подспудною мыслью, авучащей пусть как невольный, но... призыв оберечь еродимую борократию»—а не общество, пе народ!— от происков мафин, раущейся к государственной власти.

«Если продолжать отмахиваться от оченидного, — поворят оп, — сели поволить смонтироваться паралельной (песударственной вмасти) пирамиде организованной преступности, то как бы не отодивную нахранистве верестные отиды вмастиру часть по-маганизары от разденом управления обществом бак бы не маста по-маганизары от разденом управления обществом бак бы не има, несонног борократы быдократей, далень бы общество общество общество общество общество общество общество общество.

И патетически завершает:

«Это не такое уж безумное предположение».

Не безумное. И не предположение. Это — предупреждение По последовлятельности ватору не увлатило. Нелазя же, в самом деле, всерьез думать, что если бодливому быку сшибить рога, то он стапет смирным телению. Балдократия потому и оброда угрожающую силу, что она нужна борократии как инструмент устрашения и двавении на власть.

Падо ли, если сказанное соответствует действительности, спасать нашу едодимую борокративо от мафии или все-таки озаботиться в первую очередь решением правовых проблем, знертичной защитой копституционных прав граждам, обеспечением действенных гарантий при исполнении ими служебных обязанностей и участии в общественной доятельности.

Примеров парушения таких гарантий лял отсутствия их можно привести немало. Вот майор милиции А. Яриев, работавший в отделе БХСС УВД Чиккентского облиснолкома, возбудил песколько уголовных дол но крупным хозяйственным преступлениям, по завершить эти дела приплось его коллегам, так как сам А. Ярие за «актальность» был обящен во вазтичничестве и арестован.

И лишь после третьего судебного разбирательства ему был вы-

несен оправдательный приговор.

Мы обично разуемся таким финалам: все же — победила справедиавость. Невыповный чесовок оправдаль, свободев, воссанюваем в должности и т. п. Конечно, это хорошо. Но оснований для бесномбятам и травили Веса всеняем слад, организованиям расправа у меда ли правили Веса всеняем слад, организованиям расправа у меда правили Веса всеняем слад, организованиям расправа у медера правили Веса правили пра

майору и таким, как он, завтра?

Советник всетник Е. Овчининков приехал работать в Сузун Новоснобярской области районных прокуродом. Начал он профессконально и припципивально. Может быть, поэтому первые же уголовины реда, скланные с хищенимик, которые он возбудил, в свою очередь, возбудиля к нему раздражение районного пачальтеля. Не всем поправляелсь, что новый прокурор больше руководствовался требованиями закона, чем предупредительными советами и пожежащими работинью райкома партии. Года не прошло, как об Овчининкове стало «складываться» мнение как о человеке, который не умеет построить отношения в района.

Банальнейшая, в общем-то, ситуация: человек пришелся со своей принципиальностью «зе ко двору». И не стоило бы об этом много говорить, если бы не олно обстоятельство, связанное с атмосфетельностью.

рой перестройки.

Однажды Е. Овчининкову сообщают, что коллектив фермы сола мереть единогалено набрал его кандилатом в народиме денутаты. Ему бы радоваться, а он недоумевает как же так, почему натко не спросил у него даже формального согласки? И елет неугомонный прокурор в Мереть, встремается с выдвинувшим его колжением, витероеуется, кто на риросутствующих хоть что-то знает о нем и чем он заслужит такое доверые — быть народным избраниямой. А кто и что может о нем зать, есля до этого поддаже в лицо Овчининкова не видели. Сказали им, что прокурор, а прокурору по должности, дескать, положено денутаетсяю.

Извинивайнсь перед набирателями за тех, кто допустил формализм и обезличку, сузунский демократ рассказал о себе, не утанд, что есть у него выговор по работе, что в районе он недавию, что отношения с начальством у него перовиме, и заявил, что при таком изолжении он просто не имеет морального права

на выдвижение.

Любовиатию, однако, что кабкратели на этой встрече проинклиск довернем к Овчинингому и подтвердици свое решенае о выдвижения его кваридатом в депутаты. Естествению, после этого обрадленный прокурор иншеге в райнспоком о своем согласки баллотироваться, но не ведает того, бедолага, что его история, очень демократическая и закопная, принядая, как посчитали в райкоме, вежелагельную политическую окраску. Даже какую-то вызывающую. Выходит, один Овчинников в Сузуне перестроплся, а остальные нет... И посоветовали Е. Овчинникову написать еще одно заявление — об уходе, Что ж, паписал. Теперь будет знать, как перестранваться... Но знать будет в другом месте и в другом

должвости.

Бюрократия всех мастей, рангов, пациональностей сильна своей неподконтрольностью народу. На этом она столка и стотъб будет, по это и ее акиллесова цита. Разваливать такую цирамизу синзу, в мествых, как предалаге И. Васильев, масштабах — по камеш-ку, по квиршчику — затем почти безанадежива. При массирован-ку, по квиршчику — затем почти безанадежива. При массирован-дет на неплачительные уступки. Опа не станет держаться за издет на неплачительные уступки. Опа не станет держаться за изменения в почти по почто в почти по почти по почти почти по почти почти

Біход поэтому только в одіюм — в вамеченной партконференшей пентралазованной реогранизации политической системы страны на подлиняю демократической основе, в созданни структуры народжаєтизь, подконтрольной народу. Представляєтся, что денутат должен получать от выбирателей не красивый значок, не право на бесплатный проезд в трамава, а мандат на контроль вад властью. Бласть же, в ее импешнем пониманны, лишенным понваться исполнятельскими полномочими. Всем, от прораба в трудовом коллективе до министра в правительстве, такие подномчая должны даваться по договору. по точроюму соглашенню с

Советами, делегированными яародом.

Стремясь к этому, напо отбросить всякую иддюзорность, оставить прекраснодушные мечты о какой бы то пи было абстрактноидеальной власти, - в рамках государства таковой просто не может быть. Кроме того, со временем любая новая форма власти делается консервативной. Однако, даже с учетом этого, изрядная польза произойдет уже на того, что новая структура в силу естествевного роста, самоутверждения неизбежно разрушит старую бюрократическую пирамиду... Вопрос только в том, как удачно и в кратчайшие сроки пройти между сциллой и харибдой, то есть сохранить радикальный характер перестройки, не поддавшись, с одной сторовы, соблазну «осмотрительного» промедления, что привело бы к сползанию в болото застойности, а с другой — избежать опрометчивости, риска непродуманных решений, забегания вперед, когда спешка в перестройке может обернуться усмешкой нал цей. Из возможных вариантов наиболее предпочителен тот. при котором смелые, решительные, даже дерзкие преобразования отвечают устремлениям народа и совершаются без промедления. Необходимость таких решений полсказывают революционное времл, революционная ситуация.

Что же до тех столичных «трибуцов», над которыми процвандова И. Васальные, то инваедение борьби с борократией до уровня защиты парода от «местных» самодуров им на руку. Оно выгодно ужее тем, что как бы сокобождает их от необходимости бросать открытый вызов не борократия вообще, а борократия конкретий, персонафицированной, отношения с которой устоялись и

которая какая-никакая, а все же пока при власти.

### И. О демократии и гласности

разумеется, своим положением в институтах гласности.
Воспрепятствовать пробуждению народного сознания с точки

зрепям объективной детория уже вальки, — процесс пошел, как товорят технологи, и сегановить его можно, только загатуши саковорят технологи, и сегановить его можно, только загатуши саме перестройку. Но можно всечески сопротивляться процессу, 
инататься загоромазты его. Павествы отработанные методы, и один 
из них — напутать объявателя, устроить печто вроде показательной «кохтон на ведим». Но вого что примечательно: села до слова 
«мафиза таветы добразтис, янии, на четвертом году перестройки, 
то мифы об устращающей угрове со стороны «люберов», напрымер, или от общества «Памить» бълг запущены в печатный оборот свазу же, как открыльцев, вогота гласерости.

Что оказалось на самом деле? «Люберы» вовсе не собиралнотерроризаровать «металлистов», ваннюз», длинноволосых, и даже с чрокерами» они мирно уживались. А можно ли ставить молодым ребятам в вину желавие поорилинальничать, стремление быть сальными дожение мужественныме? Жупел «Дамети» вигает на только всторическая дамить Отечества, до и деятельная любовь к ному. Теперь видио, да и тогда аго было понятно, что акстремизм отдельных деятелей «Памити» без груда поддавался беспратирательных деятелей унавлических драв-грастиму мурналистскому анализу в критике, до вмест этого ма получили критиканство и дазенивание политических драв-только ат лу что с крепко побитой панией печатье «Памити» от сказад, что ей «при всей нашей гласпости слою для защиты. не было предоставлено» В статье А. Даглаципой «Конокольный звоц — не модитара («Повый мир», № 8, 1988 г.) в связы с таком в применяний применяний предоставленом в предос

«...Неспья не согласиться с этим, — пишет она. — И в самом деле странию: спорим с мненими, нечатие не высказаниям, с пересказами, со служами. Поресказы ати и служи симпатия и читы не вызывают, не сели мы отставивает свободу высказывания ная принцип, то прежде чем по-смизаровать с кем-зной, падо предоставить сму вомомность изложить свои выгимды публичао. По-мосму, тут вабука демократической печати. С этой гочны вреши статы против «Иманти», с за высказывающим предоставить против «Иманти», с за выскуплений против «Иманти», с за выскуплений против «Иманти», с за предоставить предоставить против «Иманти», с за предуктор предоставить против «Иманти», с за предуктор предоставить предост

Но еще больше випмания — как прекрасная излострация к спаванному чами ваше — заслуживает мнение читаспылицы С. Цвиберовой, опубликовациюе газетой «Советская куллуура» (№ 05 от 01.09.1988 г.) под цазаванием: «О отатъе А. Латыниной с в авпустовском помере «Пового мира». Приведем ато мнение полностью:

«— Автор высказывает мисние, что лидерам общества «Память» нужно предоставить возможность публично высказывать свою позицию, а пока, дескать, пи читатель, ни сама Латынина не понимают, что же за платформу это общество провозглащает.

Позволю высказать опасение — а не привлекут ли к ответатиченности редакции газет, опубликовавних на своих страницах декларации общества «Память» за пропаганду национализма и

антисоветчины?»

Право, неловко как-то читать и непонятно, что за нужла заставляет «Советскую культуру» вводить читателей в заблуждение»: С. Цимберова высказывает свое мнение всего лишь об одном абзаце статьи А. Латыниной, да и то в сноске, газета же подает материал так, будто вся статья А. Латынипой посвящена «Памяти». Конечно, редакция могла не читать статью в «Новом мире», но хотя бы с одной этой споской сдедовало познакомиться, чтобы не позволять на своих страницах мелких передергиваний. Пля примера: А. Латыница не говорит о «динерах» «Памяти», а точки арения лидеров и «платформа» общества могут вель резко не совпадать. Есть, мне кажется, определенная разница и в выражениях: «высказывать свою позицию» (Цимберова) и -- «изложить свои взгляды» (Латынина), так же, как есть ата разница между однократным и многократными действиями. Другие песоответствия, думаю, читатель увидит сам, сравнив суть и смысл текстов. Во всяком случае, то, что «Советская культура» устами С. Цимберовой высказала но просто «опасение», а и угрозу, предупреждение другим редакциям не публиковать «деклараций» общества «Память» - совершенно очевидно. Ведь опасение высказывает человек просвещенный, знающий, что гозорит, профессионал. И тем не менее точку зрения ю риста С. Цимберовой

вряд ли можно признать убедительной.

Различные мнения по острейшим и спорным проблемам демократичности печати не вредят и не противоречат. Но нас как бы отучают от этой азбуки, когда мы встречаемся с обязательным единомыслием, с проявлениями группового амбициоза, с самовластным «не пущать!» в адрес супротивного мнения, с лживыми утверждениями и оскорбительными выпадами, с змоциональной невоздержанностью и откровенным неуважением к оппоненту

Презрением к азбуке демократической печати, видимо, объясняется и один из самых расхожих мифов наших лией - о «врагах» перестройки. В некоторых изданиях, за которыми с чьей-то легкой руки утвердилось название «средства быстрого реагирования», несмотря на такой сарказм, «врагов» выискивают с полной серьезностью и с таким простным рвением, что даже неискушенному читателю искренность многих разоблачительных сентенций в апрес «врагов» кажется сомнительной. О «врагах» наговорено уже столько, что дрожь по коже, а административным органам давно пора применять к ним превентивные меры - такой нагнетается страх. А может, у кого-то двоится, троится в

глазах? Может — «медведь орет, а сам дерет...»?

Ответ на это требует особой деликатности. Скажешь так или этак, а тебя тут же упрекнут в необъективности, в тенденциозности. Народ ведь у нас грамотный, знает, что все в этом мире относительно. Нужны факты и аргументы, достаточно весомые и как бы не зависящие от авторского к ним отношения. Что ж. давайте обратимся к «Аргументам и фактам» (№ 32, 1988 г.). Директор Института социальных исследований АН СССР, доктор философских наук В. Иванов обстоятельно представляет здесь результаты социологических исследований, проведенных в прошлом году и в пынешнем и отражающих, в частности, отношение к перестройке рабочих. ИТР, служащих, руководителей разных ран-

гов... в динамике.

Нало полагать, что на вопрос: «Какова ваша личная точка зрения относительно необходимости происходящей в стране перестройки?» - дюди, относящиеся к ней как «враги» или весьма неприязненно, неприятельски, положительный ответ вряд ди дадут. Ведь по догиче «врагов» и при известных гарантиях анонимности ответов такие люди не доджны упустить шанс мазануть по перестройке дегтем. Но вот мнение большинства опрошенных: «Это крайне необходимая, вызванная объективным состоянием дел мера»; «Это полезная, хотя объективно не столь уж необходимая мера» - к числу опрошенных (более одиннадцати тысяч человек!) это составляет соответственно 80,6 и 10,1 про-

Отрипательное отношение к перестройке, сформулированное даже не в категорической форме - «Не вижу в перестройке особой необходимости». — высказади 3.5 процента от числа опрошенных. Здесь и просто сомневающиеся, и тормозящие перестройку по тем или иным причинам силы бюрократического толка, и пре-

словутые «враги», если они только есть...

При всей относительности полученных в результате опроса данных нельзя не видеть, что число людей, настроенных к перестройме не то что враждебие, сутубо отридательно, а просторожение и высолько массолько пред отридательных сопротивлениях, которое рисуют отдельные етрабурны» Есла читателей оцять запутирают, как это было в годы, предписствующие сталинским репрессим, то воящим какет воплока, замож Есла их не запутаном то какет воплока, част во поста их не запутаном то коке пе вазвать их не запутаном то коке пе вазвать на техностичения сталинсков пред сталинским регирации пред станинским регирации пред сталинским регирации пред

такую погоню за «вельмами»?

такую потовые закасывамия: 
при техно развидения образоваться об доста 
доста по доста 
доста по доста 
доста по доста 
доста

Однако... часло тех, кто не видит в перестройке достаточной пеобохдимости в этом году, по сравнению с прошлым, не уменьшилось, а увеличилось на полтора процента. И что особению важню, выше стало число тех, кто отмечет «совательную дискредитацию курса на перестройку» — 4,5 процента в 1985 году, по сравнению с 3,9 процента в 1987 году. Можно добавать к этому что подавляющее число опрощениях (83,7 процента) недостатком данного этапа перестройки в стата тум. что числе подмена реальной перестройки разграматься», что «изгер подмена реальной перестройки разграматься», что «изгер подмена реальной перестройки разграма не все, кто так дума-

ет, — враги перестройки, а не друзья ее?

Комментируя результаты опроса. В. Иванов пишет: «Среди недостатков, обваружнавшимся на данном этоне перестройки, больше, чем в первый раз, называется искажение ее сути, отход от стратегии и даже ее дискредитация. Сказывается, очевадцо, пежекавие какой-то части кадров проводить перестройку в соответ-

ствии с ее истинными целями и задачами».

Соглашаться или не соглашаться? Факты вещь упримям. А вот вруженты. Ожущает некоторая остороживсть, отоворкя, предположение, что на дискредитации перестройки «сказываются, отвеващо, немесание комейт очасти каперал. В сем очечающом, ссы перестройки, отчего и было не высветить его лучом беспристрастного общественного миения? Но ведь может быть и так, что какая-то часть кадров не умеет проводить перестройку в соответствии се еществиям и выдачами? На конем, может и так быть, что станов образование и примям? Наконем, может и так быть, что на пределаться в примями. В пределаться образоваться на пределаться проводить, осин изчем не завитересованы, и тогдя их ченежаливые. "проводить, оситритка своем иначе.

Впрочем, осторожность в таких комментариях предпочтительнее категорячности. Но так и кажется, что директор ИСИ идет словно по минисому поль, а некуда свернуть от того возросшего ечисла ответов, в которых указывается на поштки заменить дело перостройки разговорами о ней». Странно, во открывшимся фактам оп, похоже, сам не очень верит. В. Иванов: «Такая опасность, очевидно, есть». Однако, «очевидное» здесь не «очевидно», а соминтельно, ибо далее читаем: «Но возможно, что такая оценка проявление так называемой «усталости восприятия» — информации о перестройке». Вроде и другое истолкование, а на самом

пеле — тех же шей па пожиже влей.

«Информация о перестройке», если ола объективна, правцияв и, следовательно, отражает пуль перестройки в самых горячих ее точках, врад ли может вызвать сусталость восприятия». Не от трумабок, радости жизни и совядательного труда устают люди, не строительство нового дома и не новые надежды на лучшее утиетают их, а всикого рода хмурь да пережируь, чернота раздражающая тепденциозность и инчегопеделаные тех, иго может и должен делать мого, а главное, честю и решительно. «Усталость восприятия» накашивается от «забаятывания» перестройки. И это сласто, Когда скорость выстойчена — недозы на сколькой дороге областо. Когда скорость выслечена — недозы на сколькой дороге областо. Когда на вогото мышей то строительного образовать строительного образ

И все-таки, поскольку опыт такого рода социологических иссъедований для нас дело повое, мы можем быть удоляетворены гем, что ответы даны и зафиксированы с примотой и точностью, с какой воставлены самы вопросы. Могут иравиться или не правиться комментарии к изы, но в осторожном лаконизме директора института социальных иссъедований есть свои логиях. Исстоящий профессионалым вообще не тернит поспешности и субъекты правиться правиться

и выходим из мира кривых зеркал.

Определить новый путь общественного развития - задача коллективного разума и совести каждого из нас. Но по старой привычке мы нерелко все еще переклалываем решение этой задачи на Других, прячемся за соседа, за авторитет и полномочия партии. А сейчас, в ходе перестройки, если кому и трудно, то трушнее всего как раз партии. Провозгласить реальное право на гласность, на демократию - это полдела, этого мало, напо еще поднять людей на борьбу за это право, надо гарантировать реализацию этого права не для отдельных слоев общества, не для привилегированных групп, а для всего народа. На XIX партконференции партия это обязательство подтвердила принятием программных резолюций. Сами эти резолюции — о демократизации общества и реформе политической системы страны, о борьбе с бюрократизмом, о межнациональных отношениях, о гласности, о правовой реформе — не только мандат поверия партии, решительная поддержка курса на перестройку, но и свидетельство объективных противоречий, преодоление которых и будет означать меру нашего продвижения.

Нельзя педооценивать описности того, что подстроившаяси к перестройке бюрократия передко выступает под фактом перестройке бюрократия фермально готова всели не принить, то раговать за демократия фермально готова всели не принить, то раговать за демократия, бы демократи демократи демократи демократи замличивами и, паверное, возможными циять одну демократию и свободу для себя, а вругую — для всех прочих, одну, так

сказать, для головы, другую - для ног. Старая, избитая, не раз исторически скомпрометировавшая себя доктрина — разлеляй и властвуй! Чудовищно маловероятно, чтобы в наше время ктото из «трибунов» рискнул высказывать или отстаивать ее открыто. Разве что в расчете на незрелость пока самой демократии или на такое своеводие в спедствах гласности. Что дальше ехать не-

купа. И тем не менее.

К печати доперестроечного периода можно отнести серьезный упрек в том, что, булучи чрезмерно официозной, она не договаривада всей правды о жизни общества; однако в том. чего печать не утанвала, о чем не молчала, она бывала близка к правле и правдива хотя бы на уровне той информации, какой располагала и какую удавалось протиснуть сквозь регламентирующую вертушку пензурных ограничений. Тут, как говорится, не всё вина, а и бела. Но как, чем объяснить сеголняшние манипуляции с правдой, которые никаким внешним давлением не инспирированы? Неужели только тшеславием авторов и амбициями редакционных сотрудников?

Вот рядовой пример из текущей периодики. Редактор отдела морали и писем журнала «Огонек» В. Юмашев опубликовал в «Отоньке» (№ 46, 1987 г.) обзор писем читателей, в котором гово-

рится:

«Не успела еще, кажется, высохнуть типографская краска на белорусском журнале «Политический собеседник», навесившем ярлыки и смешавшем в одну кучу роман А. Рыбакова «Дети Арбата» и рецензию на пего, творчество Марка Шагала, прекрасный спектакль по пьесе М. Шатрова «Диктатура совести», созданный ребятами из минской школы № 93, и, естественно, журнал «Огонек», так тут же, немедленно, из Минска, Белгорода, Витебска, Гомеля, Бобруйска и даже села Белынковичи, со всей Белорусски к нам полетели письма с вложенным внутрь журналом, с просыбой достойно ответить на эту странную публикацию...»

Кажется, ни слова неправды здесь нет. Звучит все убедительно. И конечно, на странную публикацию отвечать напо. И жела-

тельно - постойно!

Но отчего достоинство пришлось соблюдать «Политическому собеседнику» (Минск), а не «Огоньку»? Не потому ли, как утверждает «Политический собеседник» (№ 4, 1988 г.) названием своей статьи, что - «Единожды солгавшему не поверят»? Журнал объяснил своим, видимо, не менее возмущенным читателям, что вопреки утверждениям «Огонька» - «статьи, где все было бы «смешано в одну кучу», в «Политическом собеседнике» не было. В журнале ни слова не сказано про роман А. Рыбакова «Дети Арбата» и какую-то рецензию на него, ничего не говорится про «Отонек». Все это высосано из пальца В. Юмашева. В статье «Украденный фонарь гласности», — уточняет редакция «Политического собеседника», - говорилось не о творчестве Шагала, а об использовании гласности с целью развертывания «шагаломании», а также о попытке растления школьников посредством постановки не «прекрасного», а скандального спектакля по пьесе М. Шатрова...»

Холодность тона в ответе «Политического собеседника» бросается в глаза. Но издержки «обиженного» легче понять, и они простительнее, чем воинственное высокомерие «Огонька». Напо учесть и то, что редакция «Политического собеседника» была вынуждена поднять перватку уже после того, как обратилась скачала к третейскому судье — «за помощью в редакцию журнала «Журналист». Оттуда сообщиян: «С вапим пясьмом ознакомлены руководителя «Стонька». О дальнейшей судьбе письма сообщим дополительно». Прошло два междиа, — констатирует «Политиче-

ский собеседника. - Ответа не последовалов.

Факт исчернывает комментарии. Вероитно, «Отоньку» выпады протям колдет на «Политического собесединкя», вводицие читателей в заблуждение, представляются несущественными. Во ком случае, мието по ро ч и от о ди, себя в такой съскващае в адрес безорусского надания «Отонек» не признал. Можно, правиродногомять еще, что «новый» «Отонек» не признал. Можно, правиродногомять еще, что «новый» «Отонек» не признал. Можно, правиродногомять еще, что «новый» «Отонек» не признал. Можно, правиродногомять еще, что можно продоставление закрамом одонака, поворищих другом в закет, что распространение закрамом одонака, поворищих другом закрамом за истом можного отполетов к некоторым на своих призначение некоторым на своих призначение некоторым на своих призначение.

Тут-то как раз и требовались бы комментарии. Но и их вполне может заменить заявление редакции «Огонька», сделанное в № 24 аз 1988 год хотя и по другому поводу, но весьма красноречиво свидетельствующее о всей подпоте нужных редакции знаний. Вот

свидетельствующее о всеи полноте нужных ре текст этого весьма примечательного заявления:

«ОТ РЕДАКЦИИ: 3 июля на пленуум МГК КПСС в присутегами руководятелей страны и паратийного актива степциа директор Института история партия МГК и МК КПСС З. П. Коршунова обвенила не приглателеного на пленум инсеатол А. И. Гольмана в публикатии прейно порочной статъи на страницах журнала «Отопек».

Во-первых, мм не публикуем идейно порочных статей. Во-вторых, мы очень хотени бы иметь А. И. Гельмана среди своих авторов, по ом, увы, не печатается у нас. В-третыкх, даже искрение неприятие имненией помицы «Отонька» должно сосчетатель с узважительным отношением и фантам. Распространение замеженым отношением и фантам. Распространение замеженым статем образоваться профилам образоваться по померка образоваться по померка О чем и домерки до сведения статем образоваться и померка О чем на домерки до сведения

3. П. Коршуновой».

Думаю, читателям яспо, что «Огонен» здесь погрозил своим зпеням кульямом З. П. Коричновой, а вес липе и многим рутим, кто имеет свои претензия к журпалу. Не смейте трогать, не смейте обявиять нас... в рикустевии руководителей страны. И в этом смысле «Огонен» полять можно. Не яспо только, к чему такое поназанее вомущение. К чему сокалеть, что редакция чле вмеет» А. И. Гельмана череди своих заторов»? Ведь если «Огонен» в самом деле не публикует видейо обудет заметь на своих тране и к публиковать, то как он будет заметь» на своих тране и смеренение бы объявки об длейной непорочности той самой статыв, на которую ссылалась З. П. Коршунова. Объявкия, если бы были к тому остоявлия.

Если бы «Отопек» называют «Юпитером», очень к месту пришлась бы старан-старая исчина: ты серышься — зачацит, ты не прав. И куда более был бы прав, если бы с такой же прокурорской натегоричисстью ответил на претензи «Политического собеседина». И призвал бы, что З. П. Коришулова, пользуксь терминалогией «Отонька», «обавивда» «не придташенного (подумайте только! — В. Г.) на пленум писатели» волее не в том, что ол выступил на страницах обтонька», ла не обвынала волее, а товорила о сомнительной ценкости для дола перестройки некоторых его идей, заявляенных в печаты. И, положе руку на сердие, спросим: сама опинока З. П. Корпнувовой в ссынке на источник, весьма плименательные выправия достойка на обвышения в кистем.

те и угрозы применения УК РСФСР, ст. 130?

Сочетая, по приваму редакции, «некревнее неприятие имнеиней позиции обтонка». с узважительным отношением к фактаму, следует сказать, коль этого не сделал столь правдолюбивый «Отонек», что на двелуме МТК КПСС кандиатура А. И. Рельмава быда предложена З. Істымовым и М. Ульяновым для включения в спасок для голосовании по выборам делетатов на ХК партковференция. З. П. Корпунова выступита с отводом А. И. Гезис сполу подосованием.

В колонке редактора («Огонек», № 11, 1988 г.) в заметко праву демократни» В. Коротич писал, призывая читателей «Оставаться товарищами по общему делу перестройки», что... «даже сходясь в споре, мы обязаны уважать друг друга». А уж расодясь, вадо подагать, гем бодее! Да и как пе зауважаеши говари-

ща, когда ои стоит над тобой с Кодексом.

Оплошности в печати бывают. Міню вих можно пройти с повізманнем, можно проитнопривовать, по когд, ови тезеденниковна, на нях испъля не указать. Ведь вот, говора о «праве демократив», правывам читателені в готому праву, главицый редактор «Отопька» В. Коротич почему-то бывает очевь ведоводен «странным», на его вътид, желанием читателені-праводнобо — после их маком-ства с очередным помером «Отопька» — «папнісать о своем отпошени и хурнальной публикации вменяю калобу — в на сачения в страного после правотному менерому чен правитил отубликовання у нас статьй, кму не обратить-

кого бы то ни было запрещено...»

Ах, полноге, Виталий Алексеевичі. Читатель-то, как вы верво заментан, грамотный! Он и без того знавет, пользувсь вашей же термивологией, что браковьерствующим викакие лицевани вы узнавы. Воможно, кот-от он вих, читам ваши печатные умреевия в узнавении ек руководительну страны в вепоминая ваше прокнее умакения с прокими рукаковительну, в честь от закоменается, по руководства сеть спостаточно забот, кроме тех, что пробуют вазвать из мабициозные воботретам исключительно привлажного выко-

чения истины». И это их читателей педо верить или не верить ващему приглашению: «Но если вам что-то нравится или не нравится в «Огольке», павайте разговаривать в открытую, и прежле

всего между собой, на страницах журналав.

Обольщиться на этот счет нет основний. Об этом говорит история с «Политическим собеседником». И история с угрозой 3. П. Коршуновой. И даже... жалоба самого В. Коротичв на жадующихся в верха читателей. Вель разговорв «в открытую» (!) на страницах «Огонька» нет и нет. А как ато могло бы выглядеть, титатель представит по публикании открытого письма секретарей правления Союза композиторов СССР главному редактору газеты «Советская культура» (№ 72, от 16.06, 1988 г.), Там под назва-

нием письма набрано: («Копия в ПК КПСС)».

Демократия, гласность, перестройка невозможны без гуманизма в наших нравственных уложениях и устремлениях, без правды, честности, принципиальности. Трудно вообразить, например, гуманиста и правственника-гинеколога, который уговвриввл бы жеищину с беременностью без патологии сделать кесарево сечение. Уговорить на такую операцию можно, но ради чего? Ради наслаждения чужой болью, чужими страданиями? Трудно представить и редактора журналь, который призывал бы читателей обращаться в редакцию со всеми своими недоумениями и жалобами и вместо публичного их обсуждения клад бы их под сукно. И хотя перестройка не роженица, но лишние страдания ради удовлетворения чьего бы то ин было болезненного самолюбия ей не нужны.

Возможно, приведенные факты покажутся кому-то частными, «щепками» в той большой рубке, которую ведет «Огонек». Настапвать на ином прочтении неловко — вольному воля. Но пе-лишне сослаться на ответ Гостелерадио СССР, опубликованный в газете «Советская культура» (№ 72 от 16.06.1988 г.) - «О чем умодчал Эльпар Рязанов». Нас больше интересует сейчас вступительная часть письма, которую вполне можно назвать так: «О чем

умодчад «Огонек».

Руководство Гостелерално СССР пишет:

«Взяться за перо нас заставила статья Э. Рязанова «Почему в эпоху гласности и ушел с телевидения», опубликованная в «Огонь-ке» № 14.

Может возникнуть естественный вопрос: почему ответ в газете «Советская культура», а не в самом «Огоньке»? Мы как раз на это и надеялись, когда полтора месяца назад попросили именно «Огонек» напечатвть наш ответ. Трижды нас уверяли, что материал будет поставлен в очередной номер. Последний раз, устав от ожиданий, мы решили официально отозвать ответ, но в редакции «Огонька» стали уверять нас, что ато сорвет выпуск номера, лишит людей премии и т. п. Мы поверили и снова были обмануты, «Огонек» вышел без нашего мвтериала. Вилимо, в этом журнвле демократию понимают как улицу с односторонним движением. При сложившихся обстоятельствах мы решили опубликовать наш ответ в «Советской культуре»...»

Если даже Гостелерацио СССР не может пробиться с ответом на страницы зтого, не самозакрытого ли для критики, издания, то что говорить об организациях помельче или о рядовых читателях? А дело, действительно, доходит до смешного: «Огоньку» отвечают и опровергают его уже... миоготиражные газеты. О том, как понимают лемократию в этом журнале, можно супить и по тому,

что стоядо только руководству Гостемерадию СССР возразить стронькув, как на его странциах тут же, котя и по ниому поводу, напляюсь место яколкостям» в адрес отдельных руководителей Гостелерадю СССР. Епросеж, есть привера боже вошнощие. оц. выражная принципальное несотасие с позицией с0тоямься отозвая да этого журнала свой расская, хотя и имеа очень дестный отлам В. Коротича. Однако последияй, питоже сумилинсея, сообщене своим читателям (с0тоисм. № 47, 1988 т.) печто протожности сообщения свой составления предоставления по предоставления странципального инстраратора.

Прокомментировать ситуацию (или «принципы» «Огонька»?) можно только словами В. Коротича: «Пределы правды, если они устанавливаются искусственню. — преступны, унизительны для

самой правды» («Книжное обозрение», № 48, 1988 г.).

В печати, в публичных выступлениях уже раздавались голоса, обеспокоенные тем, что идся гласности может быть дистредатирована всеправаданным пристредствем к авторитарным суждениям, к оплованчи-всатегоричным оценкам, истерпимостью к менным оппонентов, тенденциозностью, искажением фактов. Кое-кому облеживность, так остро необходимая в спорях, в полемине, в освещении истории и современности, необходимая вообще всегда, а сегодая сообенню, дается гурдию.

Считает ли «Огонек» всерьез, что все органы печати должны равняться на него?! Вряд ли, это какое же самомяение нужно! Но как понять тогда на его страницах такое «последовательное внимание» к отдельным писателям и журналам, которое можно

оценить как «преследовательское»?

Если бы речь пла о людях и наданиях, с когорыми еОгоператорост не остласел, то мы, конечно, увидели бы в журнале открытый спор и полемику, сопоставление разлачных мнений. Точка решия редакции оставлила бы чизачелями дваю за выбор и постения, аз которую на словах «Отловен» и его главный редактор ратуры активно. Но речь, к сомаленню, о другом: о гонении не на тех, кто не согласен с его главный редактор стоить может два и доставления не на тех, с кем «Отовков» не согласена, на тех, кто не согласена с егоновком». Да и допустимо ла и того быть несогласивых е претендующим на наречение истав к посечающим на каречение истава к посечающим за претендующим на наречение истава к посечающим на каречение по на постава на посечающим на претендующим на каречение по так обесп и собственное разумение неворя опасатост стоящими пад всеми? Неужели запологучный «фонарь гласцоств» у вето в рукак. У

Образно говоря, «Отонек» «горит». Прямо-таки пламенеет от несдерживаемой страсти, когда из номера в номер публикует крикливые, полные «кухопівах виспиуаций» и эстетической перавборчивоств выступления женского этрно из варх Иваповых и одной Ильной. О таких виусах, разумется, не спорят. Обыватся воколен: потярает руки, смется, киживат. Невыскательному уму дешевенькая сенсационность дает обильную пину для всевозмомных толков, слухов, сплетен. Посудачить всласть о тех, на кого ввора еще смотрел с уважением, это что — «перестройка» почотоцьковских;

А можду тем ваискательного слова и виализа требует удручаюшая по совпасниям в выдентах, кваясто новаживая пеприявиь к журналам «Наш современня», «Москва», «Молодая гвардяя», к таким писателям, как Г. Марков, Ю. Болдарев, М. Алексеев, П. Проскурии и некоторые другие. Но мы далеко упили бы и от здей перестройки, и от свыой литературы, если бы всерьев стали спорить с критикессами, самоушению самвающими народ в совобразаный етаетр дбсура», на сцене которого, по их представлениям, они «разоблачают» якобы «рутинеров» и «противникол перестройки».

рестройке.

Творчество этих писателей, при всех различиях, отличает духовная близость с народом, Именно эту духовность хотелось бы коекому звиазать черной краской. Но ведь это нелепо и абсурдно противопоставлять дарования хуложников, народность их взглядов и творческих позиций некой суперновой «народности» А. Рыбакова, например, Л. Разгона или А. Жигулина... Такое противопоставление этически несостоятельно, не говоря уже о несостоятельности смысловой. В самом деле, разве тот же А. Жигулин свою часть правды о репрессивном периоде высказал в годы волюнтаризма или даже застоя? Или он высказал не часть, а всю правду? Или есть основания считать, что развитие литературы закончится на творчестве одного из названных писателей? Нет. литература шла и будет идти к полноте правды, охватывающей реальные противоречия и конфликты жизни незввисимо от чьих-либо амбиций и претензий: литература шла и будет идти к этому в согласии с тем, или вопреки тому, какую меру свободы отводит общество писателю, но высказанная литературой правла не может быть — по чьей то прихоти — «вчерашней» или «сегодняшней», она остается собой всегда.

сомневаются».

Между тем — и в первую очередь к сведению огоньковских надзирательниц над литературой — «Современный энциклопедичесий словарь» (1988 г.) слому жушеприкавчин» двет такое тодиование: «— в дорев Доссии лицо, из к-рое аввениеты, (пастероватоль) оздагая исполнение своей води по завенианию. Разве из осведию у Ю. Болдарева, уто смысловая, ударыя автруака приходятся из «исполнение воли» — причем води, по эл о же и ю о на литер ату уу и я ро до м. Да, может быть, тот за вет, о котором настойчию напоминает Ю. Бондарев, не каждому литератору по праву и по длечу, но так примо и содовало бы скваять, а не сутяживчать попусту, не клякушествовать, если уж выдажаться по-старомодному, со създажи на авторитет В. Балдажаться по-старомодному, со създажни на авторитет В. Балда-

О том, как фабрикуется иногла «правла» на страницах «Огонька», какими методами, можно судить по фотоидлюстрации к материалу А. Аловой «Роман летел к развязке» («Огонек», № 37, 1988 г.). По сути дела, это интервью О. В. Ивинской, в котором она пелится воспоминаниями о Б. Пастернаке. А. Алова акцентирует внимание читателей на печально известном собрании московских писателей, проводившемся «с пелью одобрить постановление об исключении Пастернака из ССП и решить вопрос о лишении Пастернака советского гражданства». Алова обильно цитирует выступавших, но имена не названы. И в этом, думается, не последнюю роль сыграла принципиальная позицпя О. В. Ивинской. Она не требовала понменной казни и поименного покаяния ни от кого. Напротив, она сказала: «Я никого не виню. Время было такое». И как бы глазами Б. Пастернака выделила она характерное для общественной атмосферы тех лет: «...политические амбиции въедись в нас. мы на все смотрим сквозь эти темные, уродующие мир очки».

Что же делает «Отопек»? Из мусорной корания гридцатилетией давности вытаскиваются черновики официального инсым Б. Л. Пастернаку с извещением о времови, месте и поветке или заседании Презапримя Правления СП СССР. Из архивной папки той же давности вороски выдираются страняцы с текстом даму в правения с пределаем папки той же давности вороски выдираются страняцы с текстом даму в правения п

Иллюстрируя высказывания не названных «Огоньком» писателей, «кухня» должна навести читателей на мысль, что вся кампания по травле Б. Пастернака - следствие неких закулисных интриг в недрах Правления Союза писателей. Поскольку в черновиках фигурирует фамилия Г. Маркова, то читатель, надо полагать, поймет, кто за всем зтим стоял. Такова логика «Огонька». И логика, прямо надо сказать, лживая. Дело даже не в том, что в письмах, которые получил Б. Пастернак и на которых оставил свой автограф, подписи Г. Маркова и е т. Есть его подпись на одном из черновиков, да и та, однако, зачеркнута. Уже одно это должно было остановить редакцию, предостеречь от незтического поступка, если не сказать сильнее. В писательской среде ни для кого не секрет, что Г. Марков, тогда только что избранный секретарем СП, не был столь влиятельной и авторитетной фигурой в Президнуме Правления СП СССР, чтобы определять его политику. «Руке» «Огонька» не удалось, видимо, залезть в архивы Н. С. Хрушева и пошуровать там в поисках «компромата» против истинных организаторов травли Б. Пастернака, а может быть, она не захотела сделать этого, но зачем же валить все на крайнего? Зачем и кому понадобилось оставлять дожный сдед в новой истории литературы, на летопись которой претендует «Огонек»? Можно допуснять, что такая дурная екумая», которой журная утускты чивтаетей, отвечает вкусам редакции. Можно предполжить, кто екумия эта — по целям, задачам и средствам исполнения — соответствует реализованию поможностей соответствует реализованию до согласиты в с тем, соответствует реализования до стольных в с тем, соответствует реализования соответствует в соответствует соответствующих со

#### III. О гласности и экстремизме

Вопрос, засколько вравствении и демократачны принципи, утверждаеми сегодня пашей печатью, одни во основных в идологии перестройки. Но когда речь заходит о таком постыдном въдъения, как экстремизм, с которым мы нет-нет да и въстремемся да страницах сереста быстрого реагирования», то это вовсе не закономеролеть и не следствие перестройки, как полагают некоторые читатели, а как раз профавация перестройки, прямое извращение се нидей педел

Легко заметить, что экстремиям разоблачает себя уже тем, что направлен в пераую очередь против актявных сторониямов перестройки, против тех, кто последовательно и прицинивально отставает линию партив и вцемотоги, культуре, на производства, в офере партийного руководства. И в этом съмсле экстремизм същаются с миторосами (блоковатии, ввляется ее охранной

службой.

Говорить о нравственности здесь не приходится. Многие читатели понимают это. И как не разделить их тревогу о том, что спекуляциями на демократии наносится непоправимый ущерб самосознанию общества, его духовному здородью.

Культура отношений, споров, полемики и экстремизм вообще несовместимы. Возможяо ли, спросим себя, чтобы журнал «Наш современник», например, или «Москва» выступили в ходе подписной кампании с призывами к своим читателям не подписываться на издания, с которыми полемизируют? Нет, конечно, потому что этим изданиям присуще чувство чести, постоинства, А вот, скажем, «Московские новости» (№ 34, 1988 г.) устами своего «златоуста» В. Лакшина задают читателям вопрос: «Об искусственном дефиците (Почему?)» - имея в виду дефицит на подписку. Бумаги в стране не хватает только потому, оказывается, что «на журналы «Наш современник» и «Молодая гвардия» (тираж 700 тыс. экз.) подписка принимается без ограничений». Можно ли поверить, что работник журнала «Знамя» В. Лакшин не знал условий полниски с самого начала попнисной кампании? Или их не знала Т. Иванова из «Огонька» (№ 34, 1988 г.), когла нисала: «...мне никогда не понять, зачем мы содержим непопулярные журналы, продающиеся в нагрузку. Зачем на многие подписывают «по разнарядке». Зачем?...» Не осталась в стороне и «Советская культура», ее автор историк Ю. Прохватилов так же лживо пишет: «...обращаю внимание на то, что лимит на «Молодую гвардию» и «Наш современник» почему-то не объявляещ.»

Эйстремням слова, зам правино, порождает зистремиям дела, И об одном тяком экспеч (фестиваль в Одессе) поведал чале редавидовной коллегии «Огонька» В. Чернов. Речь, в частности, о распродаже годовых подцисок журнало в смоютах. С ицинчимы востортом В. Чернов описывает действо: «Молодую гвардию» брять не кочет инкто. Ее симывают с аукциона. Но тут же асказывает некто и крачит, что покупает за начальную цену. Зад уздъкомает. Человена это не смущает, от выборается на сцену и говорит за напрофоменто что его ворт. Самели и путава подижения смям зитают: «Это бучет им полянок от Опессы».

Да был ли Самвез? То, что Ъ. Коротич в Одессе быд, это мы знаем. Люди видели, что происходищее его инсколько не смущало и не шокировало. Если же и Самвед был, то не лучше ли ему переадресовать свою подписку в «Отовек», чтобы хоть сколько-няборы уменьшить так визутирпедакционный голод ва

«Мололую гварлию».

Приемы такого рода «полемики» не новы, они хорошо известиы по примерам «желтой прессы». Ее арсенал — скандальные и севсационные публикации, ложь, полуправда, клевета, опошленае правственных и духовных ценностей, презрение к илеатам.

Страшнан, чужлан человеку разрушительная сила.

Мы видим, конечно, где и почему «Молодой гвардии» уделнетсн пристальное внимание. Точнее сказать — внимание с пристрастием. Упручает, впрочем, не столько ато, не менторский или издевательский тон, свидетельствующий о неприязни, о едва прикрытом, а часто и неприкрытом раздражении, - удручает сама направленность этого разпражения: против кого, против чего? Против отдельных лиц или против позиции, идейно-творческой линии журнала? Но в разговоре со своими читателнии и авторами журнал «Молодая гвардия» никогда не делал секрета из того. что определяющим направлением своей работы считает героикопатриотическое воспитание советской мололежи, воспитание чувства интернационализма и гражданской активности, так необходимых нам всем сегодня, когда высокие моральные, духовные, нравственные качества личности определяют меру нашей ответственности за судьбу перестройки. В. Коротич ату нашу позицию разделял. В свою время (не так уж и давно), открывая в «Молодой гвардии» (№ 1, 1982 г.) страничку раздела, посвищенного Украине, в статье «Наше братство навеки» он, в частности, сказал: «Статью эту я пишу в Москве, радунсь тому, что любимая нашей молодежью «Молодая гвардия» посвищает свои страницы моей республике».

То ли в шутку, то ли всерьея, по московские острословы рассквамывают, что повый главный редактор, принедший в еОголекопосле А. Софронова, примерши белые перчатки, покавывая, что только так замерен работать. Даже есля это и придумало, своя перчатки сейчас, по неумели с тех пор можно так «перестроитася», чтобы в упор не выдеть пачего хорошего в том, чему еще

вчера искрение радовался... Примеры такого рода, сопровождающие нашу гласность, не могут не тревожить. Разве гласность — вседозволенность? И разве навешивание таких полнтических ярлыков, как «враг перестрой-

ки», - не признак расправы над оппонентами?

Показательно обращение критика М. Любомулрова с письмом в редакцию «Советской культуры» (№ 67 от 04.06, 1988 г.), где он настаивает на снятии с него ярдыка пропагандиста «шовинизма и национализма», утверждая, что в его работах, опубликованных в советских изланиях, «ни одна строка... не дает и не может дать повода к подобным измышлениям». А Михаил Ульянов в своем ответе ему черным по белому пишет: «Тот факт. что статьи Любомулрова публиковались в нашей печати, к сожалению, еще ни о чем не говорит». Интересно, говоря это, какую роль играет народный артист? «Ни о чем», по мнению редакции газеты, видимо, не говорит и опубликованное в полемической полборке письмо социолога Г. Кузненова из Альметьевска, в котором последний непвусмысленно приравнивает М. Любомулрова к «патриотам» из экстремистской «Памяти», а себя — к числу «мало-мальски думающих людей», от лица которых просит редакцию передать, опять же - «патрнотам», что «мало-мальски думающие»... «с презрением и отвращением относятся к пропаганде общества «Память», не жалуют и журналы, неявно или явно его поддерживающие, и больше всего беспокоятся, как бы дело перестройки не было погублено из-за таких вот, как эти боролатые мальчики в черных рубахах с колоколами (а также таких, как непримиримые «борны за своболу нации» во всех других республиках нашего Союза)».

И редакция «передает». Читатели же должны решать для себя сдва ли не детективную головоломку: неужели М. Любомудрова видели в такой политической рубахе и с политическим колоколом на груди? Намек брошен, миф о чернорубашечниках в интелди-

генции получает дополнительную подпитку.

Можно лів поверить, что редіанция, готові к почати полемическую подборку, во выдела, вак и вакне анцепты ставацькие вод Поверить трудно, во допустить можно. В копце копцов, посовітях гласвости то, что они считают пункнам свазять в споре друг с доквости то, что они считают пункнам свазять в споре друг с доквости по тому в дожду, по дишим в пашей культуре, стать поможно дожду, по дожду, по дишим в пашей культуре, стать станов поможно дожду, по дожду, по дожду, мать, тем более что спор личный только по форме, а по существу задевают широмце общественным представленця и интереста

Польза свазать, что «Советская культура» вообще уклонилась от выражения своей позиции в этом припципивланом равговоре. Она скорее выразкла свою полицию уклониво, сцетав это техническим завлемом, политрафическим спектам. Воможеном, пе всякай читатель поймет это, по ощутит по тому пеудобству, напрывым и молим читвется пислом М. Любомудрова, набранное нарным и молими шрифтом и сверстанное без пробелов. А вот ответ
М. Ульянова выдален на полосе не только набором, но и броскам аришенным заголовком — № 10 кмм истины». Все остављею
собъщо оставлямое редакцией за собой, на этот раз отражо
Г. Кумнецову — его далено не социологические нысквиня опубдимовани под грубирной «Писком-послесовне».

. Что ж, не исключено, что верстка этой полемической подборки «Советской культуры» будет когда-нибудь изучаться студентами

журфаков как пример выражения позиции печатного органа, хотя сам орган не сказал при этом ни слова. А сказать надо бы. Ведь мимо главного в письме М. Любомудрова редакция вместе с оппопентами критика прошла, демонстративно отвернувшись.

«Разуместся, полемина — порма латературно-пратической жазин, — пишет М. Любомурдов. — Речь о Другом: об отсутствии объективности и справедлявости, о неваменно враждебной тепделционности, которыя превращается в отерпение, о подмене доказательств мленетическими ярланами. Речь о гласпости с сположения и применения предведения превига справа доказательств мленетического пределения превига справа доказательств мленетического предменения превига справа доказа-

Между прочим, одно из положений даже старых, дореволюционных еще ценаорских уставов гласит, что в случае, когда в сочинении встречаются двусмысленные, а проще говоря — сомнительные места. То тодковать их слепует однозначно в пользу ав-

тора...

Образование обра

Соответствует ди духу времени, терпима ли нетерпимость к чукому меннию, убеждению, сомиенной Вель это проще всего — «вапречить инакомыслие, не дать ему выхода на страницы печати, поставить его ние закова. И нак пошить все это, сели пристроившиеся к перестройке ратоборцы за демократию навершика валют, что в пранципе это все уже было, было, и пе раз, и всевалют, что в пранципе это все уже было, было, и пе раз, и всетую праметы? — сще вчера промучавший бы риторически, сетотим оказывается центральным в сомысаеции проблем и осотоя-

ния нашей гласности, нашей демократии.

Очевь многое зависат сейчас в перестройке от того, какие повиния займуя и будут отставать подниные иллеры, утыбуям,
агитаторы, консолидацией духовных сил или разбродом, циатамки, самоустравением от борьбы и выжидательной позицией ответат они на активность тех сил, тех минмых стрибунову, которые
в правственном отношении поставивают позиции вчеращиего двя, а
в отношения политическом и экономическом — блюдут цитересы
в отношения политическом и экономическом — блюдут цитересы
порократии. Творческие усилая должим фоть скопциитрировамы
сейчас по уторочения и расширения соогдательной платформа,
дача в том, чтобы решительно потеснить, отвергауть, отгоризуть
от перестройки интересы бюрократической системы, умело амортимирующей все се демократические притеспеция.

Минувшим летом в необъятной нашей Сибири, где столько простора для инициатывных дюдей, знакомый председатель коходо помадовалем в разговоре, что люди неохотно берут земыле в арепду. У него, мол, только два человека и взяли подряд на откорм бычков.

— А что же райком с агропромом? — спросил я, ожидая услышать, что те, как всегда, нажимают на председателя, костерят почем эря за неумение сагитировать и организовать людей. Но ус-

лышал другое:

- Ничего не думают. А если думают, то себе.

— Как это?! — удивился я. — Так ничего и ничего?

 Ну, не совсем так... Для проформы говорят кое-что, но мы-то знаем, как они говорят, когда говорят. Сейчас не то. Похмыкивают, ухмыляются, чего-то под нос бубнят. В общем, видали они эту перестройку.

Да почему так? Не верят?!

— Не-ет. Они всё знают и понимают правилью. Но они наперед думают, что с ним будет? На поград привъжете идти? Они нее ред думают, что с ним будет? На поград привъжете идти? Они же, кроме как руководить, да по сводъе, по развирадже, по теаформ, нижест не уместь бот и окапываются. Чиноменни при должности — как вадуи. Его, чтоб убрать с поля, не дониадь— три будал,овара мало. А надо так, чтоб не тявуть его и перестройку, а чтоб ои сам за ней побежал, как жеребенок за маткой. — Что же подилажению, обяти о за всегой.

- Да ведь говорим, говорим, а старые-то порядки остаются, не

ломаем!

— А я думад, мужик уже устал домать...
— Хе-зй. — умежнужа оп. — В коллективизацию разве только кузака с подкулачником домали? Это бы и пережить можно.
Квирли мужилья от земли — как в детдом отдавали. Общая земля, в чка? Да пичъй! Вот и проидил, просвятсяти... И сейчас.
дают мие землю в ареду, срок назычают, но кот а на этой
земле? Квартиросъемцик. Жиму, пока хозяни не стоинт. А как
от автра повернет?. Вот мужик и осторожикичет. Тъ отдай ему
зу землю. Отдай безвовмедню, пусть только пользуется и обрабезтывает. Вот тогда уже домбой начальник для мужима не начальник, а ктоги от пусть только пользуется и обрабезтывает. Вот тогда уже домбой начальник для мужима не начальны, а ктоги от пусть только пользуется и обрабезтывает. Вот обра образовать дом образовать дом образовать дом
забрать сам, без подскавать. И сели у тебя работа часовеческам,
полезная, мужик инкогда не возразит. Уж на что-что, а на справедимость и него уча всетда хвитало.

— A перестройка?

Не пойдет, пока один будет с сошкой, а семеро с ложкой.
 В печати выступишь? — предложил я. — У тебя есть с чем

поспорить, но и подумать есть над чем.

— Сам пиши!.. — усмехнулся он. — Только я тебе ничего не

— сам пишит... — усмехнулся он. — только и теое ничег говорил. За слово с меня больше, чем за дело спросят... — Кто?

Как кто? Люди.

Люць. Сказаю это было с такой спокойной умеренностью в своей правоте, ято мне из голону не прытшло упрекнуть собеседника в боязын насказать свое мнение открыть. Нет, тут другое. Сидиком вкокой сегодня ответственность за печатное слово. И как жаль, что этого не чуютзуют или инпорируют эту ответственность гез этрибунов, кто хотея бы утмерщить в ходе пре-

рестройки, узаконить свой групповой или ведомственный экстромизм. Иначе бы они поубавили агрессивности, не набрасывались бы на всякое самостоятельное суждение, на остроую мыслъ

Вепомими, сколько задиристых наскоков, сообению после партконференция, выяваяю выступление на ней Ю. Бондарева 18 ч то, собственно? Вовсе не за то, что писатель позволыт задать такой вопрос делегатам: «Можно ли сравить нашу перестройну с самолетом, который подняли в воздух, не знам, есть, ли в пуните навлачения посадочван площадка 1 тут же, букваным через строму, ответна, что при всех напиж спорах о пунх перестройстрому, ответна, что при всех напиж спорах о пунх перестройстрому, ответна, что при всех напиж спорах о пунх перестройстрому, ответна, что при всех напиж спорах о пунх перестройстрому, ответна, что при всех на пунк строй по строй перестройти, при при при поста перестрой по торади материального блага и духовного объедителня всех. Только согласие построит госадочную площадку в пункте навлачения.

Только согласие». И все, что угодно, заметили и увидели оппоненты Ю. Бондарева в его речи, даже то, чего в ней нет, а вот призыва к согласию нет, не видят. А сравнение сильное, что там говорить. Над ним бы подумать, поразмышлять, улыбнуться, наконец, вель летаем-то мы на самолетах Азрофлота, ресурс безопасности которых выработан передко еще пилотами застоя, но все-таки летаем в них «без страха и упрека...... Можно понять, конечно, хирурга С. Федорова, который поистине с менеджерской расторопностью отверг бондаревский образ, но тому хоть есть куда посадить свой самолет в случае чего и ипподром ведь сойдет за посадочную площадку. По-разному варьировали бондаревское сравнение и Г. Боровик, и Г. Бакланов, и В. Коротич (уже после конференции), однако ни разрушить образ, ни достигнуть глубины мысли, обстоятельности критического анализа, той серпечной боли, которую вместе с Ю. Бондаревым испытывали и делегаты, вслущивающиеся во взволнованное слово писателя, оппонентам не удалось. Попытки же свести дело к литературным склокам, продемонстрированные Г. Баклановым, партконференция отвергла многократным «шумом в зале» и слишком уж недвусмысленного значения аплодисментами.

Впрочем, «средства быстрого реагарования» не оставили этог факт без последствий. Долегатам партконференции тут же дали понять, что люди они в основном темные, невежественные, — их отношение к Т. Бажавнову читательнице «бтонька» (к 33, 198 г.) г. Заблова назвала «реаким примерок». Она пишет, отбросна и вые сомнения: «—по, как слушали делегаты ХК. Всесоразой копстидетельствует о преобаздания в зале людей, мало читающих». И с невинисствы младенця заключает «Тамые не так?»

пистемнической обладения заключает, гелаще не тикте, что го, как слуппал, ботате на преференции реактора журивая облакак слуппал, ботате на реобращения реактора журивая обламя» писателя Г. Бакланова, свидетсыствует о преобладания в заа людей не просто много читающих, но и тлубоко разбирающихся в истинных денностях дитературы. Этого не случплось. Видикак в истинных денностях дитературы. Этого не случплось. Видикак в истинных денностях дитературы. Этого не случплось. Видикак в стиниции образовательного притовофенции в редакции «Оговька» судят не по тому высокому уровню куллутуры
и глубине фильсофских запавий, с какима долегать обсумдела!

и глубине фильсофских запавий, с какима долегать обсумдела!

тость притовательного прито

Уже после партконференции некоторые «трабуны» свали внумать читателям (один с большей, другие с меньшей тактичностью), что выступление Г. Бактанова было интересным, интелветупленым, аначительным, что непонимание его — досадное недоразумение. Но. \_ реабилитация бактановского анторитета пдет па на уровие тех проблем, о которых пыталел говорить таквый редактор «бидмени» (сважем так: не нашедший общего языка, не достигний понимания учитиях представитьсяй партия и народа), а на фоне групповой тепреспионяюсти и дискреждуации Ю. Бон зарания В. Коротте давжды самоличие аридностыл Ю. Бондарева, не стесинясь в выражениях («Огопек», № 28, № 33, 1988 г.). Услужнямые ватром «Огонька» со рвением продолжили пачатое.

Это непормально. И это требует разъяснения. А оно просто. Оно в том, что Ю. Боддарев в своем выступлении обнажил тедденции, которые подстройка под перестройку до поры до времещи скрывает от общественного мнения. маскирует псевлореводющими-

пой фразой. Но только до поры.

сва последнее время, — свазал Ю. Болдарев, — приспосабливаесь и вышей доверивности, даже серьеные органы пресем, поквамьва пример заравительной последовательности, оказываям
уткое винамине рыпарым экстремляма, бастрого реагирования,
исполценного завальчивого бейцокства, истерпимости в берьбе за
нерестройку прошлого и настоящего, опререга сомлению все: мораль, мужество, любовь, искусство, тальит, семью, великие реараль, мужество, добовь, искусство, тальит, семью, великие реатальчительного предусменной предоставляющей предоставления писатив, добовь, д

Хотя напор вигилистической критики, которая эстановится зіли уже стала комалциой склой в печати», не ослабавают, делается смаграется разоблачает, печаствення об вестану, не ослабавают, делается смаграется не печаствення об вестановительного предоститател в проможнает не менешватися в проможнает не коменшвати, уповаваться об вестановительного праводивость градущих дерективных решений, надо признать, что мы переживаем сейчае период дипамического развивается. По крайней мере, хочется верить, что эти опущения в правивается по крайней мере, хочется верить, что эти опущения правивается по крайней мере, хочется верить, что эти опущения

отвечают реальному положению дел.

В то же время дело, что реакционно-ингинистическая критика не может и не будет ждата, дироктивного звешательства. Напротив, она интатегся заранее дискредитировать мисль о возможности какого бы то ин было виниция на печать, на серества быстрого реагирования со стороны партии, например, пытатегся введрить в общественное сознание церке охадания вытерпативной силы. Однако созданиею силы, альтернативной любой власти, сопраченое с немальми трудность Больше, едориторых формирование тай-пык или инных организационных структур — не самая больше непративствой и допол достваниет проблема чемомене когох магериалет. Что делать с дюдали, которые мечеломене когох магериалет. Что делать с дюдали, которые не образовать при делаги и магериалет. Что делать с дюдали, которые мечеломене когох магериалет. Что делать с дюдали, которые не образовать при делать с дюдали, которые не образовать при делаги при делаги на их совести — ответстране с делаги с должно делаги на изгорати на пределаги на изгорати на

дова на мои книги и статьи). «Пружба народов» (редакционная реплика в адрес журналов «Наш современник» и «Молодзя гвардия» с обвинениями в сознательно чинимых помехах перестройке), триппать шестой (сентябрьский!) номер «Огонька» (со статьями К. Смирнова, Н. Ивановой, Л. Оврупкого — здесь я имею в виду заключительную часть его статьи), тридцать шестой номер (тоже сентябрьский) еженелельника «Литературная Россия» (письмо читательницы Л. Н. Соколовой с «несколькими вопросами» к Ф. Кузненову) — все свидетельствует об удивительном (случайном, наверное?) совпалении точек зрения авторов и редакторов во времени и пространстве, а главное - в надуманном противопоставлении позиций писателей, стоящих в литературе на народной почве, позициям и задачам перестройки. Наверное, сдедующим шагом будет скоординированное признание «народнымие пругих литераторов и «трибунове, которые, по словам М. Шолохова, «не прочь иногла пококетничать своим либерализмом, сыграть в поплавки в идеологической борьбе...» Но Шолохову же принаплежат слова: «...лавайте скажем им в глаза. что мы пумаем

Что, для этого требуется мунество? Тогда забудьте все! Теперь свазать в глаза, да еще — то думения, — это поиссем, анахровизы. Теперь как-то по-сообенному падо сучиться потреблению правлам (потреблению! — заметьте себе), сумению петолько разобрать буквы, которыми она панисана, по правобраться в се уменном правобраться в сестем праводения праводения в сестем праводения праводе

Он пишет:

«Пусть поймут меня правильно: я призываю не к новой волие репресей, не к мести. Каждый, кто не может лии не кочет понять судьбы огромной стравы, должен уйти, устраниться от возможности выявать на ход истории (к счастью наи к несчастью, рабочих мест у нас перенабыток».) В этом, думаю, одла из важней ших современных загач органов массо-

вой информации». (Разрядка моя. — В. Г.). Не призывающий к репрессиям определил тем не менее задачи

органов массовой информации как идеологически репрессияные Буумаемск: кот же это и как собирается опроделять (или готов уже?), понимают люди судьбы своей огромной страны яли ие понимают? По какому циркуль от об удет делаться? И с наяки это пор сама возможность влянть на ход истории стала привядентей абранных, в данном случае причастных огранам насесовой информации? Не с того ли момента, когда «право па истипу» на десенала духомного праврения парода было перенто и самочинаю приковено себе серествами быстрого реагврования? И какой съмами и ревланопням чистейшей воды выдавать за право гласпости, вытекающее якобы из новых возможностей нашей демократия.

Заметно стадо, чем больше разговоров ведется о демократия вобще, тем реже встречается уможивание о социальстическом плораявляе (если только им не прикрываются, как цитом, для о станвания, обственного акстремыма), не творат уже о разработие станвания, обственного акстремыма, не творат уже о разработие жизненным реальностам. Не думаю, что политие это итпоряруется создательно, делеваиравления, скорее всего социальстический плирализм просто поперек горла «демократам» от нитилизма, и опи перешагивают через него, как через неподъемной гижести бревно на своем пути. Да и нужен ли плюрализм тем, кто очитает, видямо, что гласность отдана им в аренду безвозмеждию и в бессрочное пользование? Липпие клюпоты, да себе же в убыток.

Известный белорусский писатель Василь Быков утверждает, что 
«"демократия не может осуществляться на четверть либо на половину с прагматическим отраничением под определенный исторический момеат. Она может животворно служить обществу, лишь 
когда охватлявает его педаком», 4сбоветская культура», № 70 от

11.06.1988 r.)

Кожется, что в вдевате инсатель прав. Но эти прекрасподущиме мечтапия о полной, якинотворной и ничем не ограниченной демократии разбиваются вдребезти от сопримененныя с реавлыей явивью стран и народов. Демократия социальная по сноей природе, и ата живая социальность всегда, во все «исторические можным обуссовливает ее карактер, ее оспремыше, ее возможно-менты обуссовливает ее карактер, ее оспремыше, ее возможно-менты обуссовливает ее карактер, ее оспремыше, ее возможно-менты потябиет от малокровия, если ее не залушат в кольбе-лы. Дунингаей, демократия колаков сервечава.

Надо быть последовательным, надо отваживаться призивавать и пежедательные, может быть, на сегодня выводы, но выводы, вывтекающие из действительности, из опыта истории, которая, фитурально выражаясь, есть не что иное, как смена демократий, иззарождение и гибель — столь же болезненные, сколь и естественные процессы, сопроможающие в реколюциямим качество

смену социально-исторических зпох, формаций.

Неуважение к инакомысию есть, между тем, первый правлав пой «чистой» перемократичность, которую справедявью сорждает В. Быков — на словах, теоретически. Но «потраический моменть, по-видамому, попрека восе В. Быкова, менти ему уже тем, что дает знать о себе в его суждениях, выставляет его «душителем» ота абстрактиой демократия, ав которую пласатель ратует. В самом деле, вот оп с возмущением, осуждающе плищет ей! если сетоция ми до пу ска ем (праврика мом. — В. Г.) бесовский пабаш вокруг Шагала, то где гарантин гого, что завтра подоблее ве провождет по отпошению к лабому друком ухудожнику».

Мне не правится здесь непарламентское, эмопионально-полемическое выражение «бесовский шабаш», не правится предположительное, что завтра нечто подобное может произойти с любым другим художником - будто бы В. Быков не читает «Огонек», например, где из номера в номер происходит травля художников, неугодных этой редакции (травля, кстати, более озлобленная и бесовская, чем вокруг Шагала), не нравится, что вроле бы и выставляемая напоказ то ле рантность писателя оказывается какой-то уж слишком ограниченной, недемократично-зашоренной. Но даже не это здесь главное. Главное, что наши недостатки оказываются сильнее нас. Ведь осуждая то, что мы допускаем, писатель эмонионально-психологически, на и по смыслу это так, жестко и недвусмысленно требует недопущения этого, запрещения, пресечения всего того, что на его взгляд является «бесовским шабашем вокруг Шагала». Он не задумывается, что, кро-ме его точки зрения на Шагала, может быть и другая. И «не допускать» злесь - не значит ли помахивать хлыстиком? Тогла как кула уместнее и естественнее, просто приличнее было бы для

писателя говорить о необходимости доказательного спора с оппонентами, если уж язык не поворачивается призпать вкусовые и эстетические различия. Но сильно ли мы разовьем демократию, присваивая себе единоличное право быть ее глашатаем?

присывавия соее сплами и «Советской культуре» (№ 43, от 00.04. 1988 г.), отброспв всякие условности, примо пишет: «Бывает, что демократив во мим самостранения облазав, вымуждела на ка-кое-то время проявить не свойственную ей твердость, даже жесткость. Такая формулирова жа кой привывает оказать свядо-вую поддержку импешним «средствам быстрого реагирования об на-

силми, беззакония и репрессии периода егланиской демократинг<sup>3</sup> Ставить попрос ребром, то есть зачем выкорачивать домократию имамианиу, когда у иее есть лицо, бессмысленно. Ведь как голько демократии провяляет не свойственные её свойстве, она перестает быть собой, перестает быть демократии Пах, как и в старые врееров гласности это инмуть не смущает. У илх, как и в старые вре-

мена, цель, похоже, оправдывает средства.

Оговорки в «мапифесте» А. Гельмана, опубликоващим гамотой кам накая наших книмаютографистов XIX Вессовляюй партийной конференции, оговорки о том, что твердость и даже жесткость демократив по отношению к тем, кого книмемографисть-правленны в демократы не зачисляют, должны сопровождаться убедительным разальсивением обществу еправетельной обоснованности принимаемых мер» не меняют сути, а мненю: дрен запциты демократии одим от демократия других. Что же касется убедительным разаленений обществу», то оно сыто теми, что были даны в периоды кулула личности, волюгительных разъяснений обществу», то оно сыто теми, что были даны в периоды кулула личности, волюгительнам а застор.

И тем не мение вознавляет вопрос: кто — одик, кто — другией Что вообще имеется в виду? А в виду, по Гельману, имеется внеобходимость, особенно в нериод перехода, размежевать свободу для головы и свободу для пог. Головам нашим нужив полная свобода, чтобы люди могли обо всем читать, думать, разбираться, что к тему и почему, провенить загуманенное, проверять чувства разумом. А вот ногам нужна скерманность. И полимаю, что нога вод и тем не менее, есля хорошенным подумать, наблугоя шолле приемлемые в условиях демократии способы самоограцичения свободы для ног при полибе свободе для головы».

Трудно скаять, чего здесь больше: самолюбования или фарисейства. Но если все же кто-то из читателей задаст (или задал!) вопрос «Советской культуре»: «за какую демократию и для кого именно ратует А. Гельман?» и не получит (или не получит)) ответа, то ой может обратиться к откромениям отонькорского зарто-

ра — уже цитированного нами К. Смирнова:

«Вольше того, — сказал он. — В условиях напией однопаруній об светеми весать, радко и телевадение могла бы вать на себя функции в торой, альтернативной силы (разрядка мон. — В. Г.), неустанно следнийе за макайшим выучением демократических поры, законов, требований гласности и общечеловеческой моралив.

Да, дело, выходит, за малым: «взять на себя функции второй, альтернативной силы...» Скажет ли кто откровеннее?

«А еслы... — спорожи читатель, — партия поправит товарищей, выскажет им свое неудовольствие, сделает замечания?.. Что то-

гда?...» Тогда — вспомнят про плюрализм! Да еще с каким наскоком вспомнят. Пример тому недалеко. Стоит хотя бы открыть газету «Московские новости» (№ 37. от 11.09. 1988 г.) и обратиться к обзору читательской почты, опубликованному пол названием «Гле вы рыцари перестройки?» Опин из «рыпарей» — читатель Б. Шугаль — высказывает свою обилу по поволу того, «что, отстанвая суверенные лемократические права да партийной но партийно-своболной (нелвусмысленное уточнение! - В. Г.) печати. В. Поппи (автор «М. Н.» — В. Г.) вынужден даже в этом случае прибегать к эзопову языку недоговорок о том, что «с некоторых нор» есть мнение, что к «Московским новостям» следует относиться блительно... Мне кочется. - прополжает москвич Б. Шугаль. теряя терпение. — через вашу газету запать вопрос: «Ло каких пор на обвинение «властей предержащих» мы бупем отвечать. «потупя очи», используя всякие непоговорки и иносказания?» Мы, конечно, утверждаем илюрализм мнений, но ведь не от слова же плюнуть!» (выделено автором письма. - В. Г.).

Олним словом, все пишут не просто так, а хорошо знают, что

пелают.

Итак, органы массовой информации, «средства быстрого реагирования» и новые их функции, в условиях аренды — альтернативные. Впрочем, в принцине и это все не ново. Был когла-то Институт красной профессуры в нашей истории, основанный при поддержке Н. Бухарина в 1921 году. И был известный выпуск 1928 гола, когла слушатели, среди которых было немало людей. как говорится, предприимчивых, получив назначения в пентральные партийные и государственные органы, пытались поставить идеологию, политику и культуру под свой контроль. Попытка эта началась с контроля над кадрами, с отбора и назначения «своих». лично преданных людей на руководящие посты в партийных, советских, репрессивных органах, а окончилась кровавой вакханалией расправ над всеми неуголными.

...Не таким ли «горластым трибунам», «почитывая и даже почитая ихэ, рукоплешет бюрократия, интуитивно чувствуя в них своих приспешников? Нет, не котелось бы так думать. Кто-то должен быть за демократию и свободу без насилия не только «пля головы», но и «пля ног» — пля всего общества. Пумаю, опнако, что гарант такой свободы и демократии - народ и партия — на раскол не пойдут. Слишком дорогой ценой оплачено за-

воеванное елинство.

Конечно, здесь напрашивается вопрос: кому В классической формулировке: кому это выголно?

Не думаю, что с учетом сказанного выше можно ответить вернее и лучше, чем К. Маркс:

«Всеобщий пух бюрократии есть тайна, таинство, Соблюдение этого таинства обеспечивается в ее собственной среде ее нерархической организацией, а по отношению к внешнему миру - ее замкнутым корпоративным характером. Открытый лух госупарства, а также и государственное мышление представляются поэтому бюрократии *предательством* по отношению к ее тайне» (К. Маркс. Ф. Энгельс. Соч., т. 1. с. 272).

Разумеется, люди, выступающие против «открытого духа государства» и «государственного мышления», могут и не знать, и не осознавать, что тем самым работают в пользу бюрократии, но

вель обществу это решительно все равно.

# РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЛИТЕРАТУРНОМ ГОДЕ

Святослав РЫБАС

### СОБИРАТЬ ПУХОВНЫЕ СИЛЫ!

Литературные проглеми, меченыци, заделицы на повое выяс. Мы привыким совнавами (от едишнего человекая до современного богокскателя) и уже преуспеваем в капонизации обязательных для перестроечной дитературы тем, героев, отношения к пых А мозодые? Их полтажлепистать в актилом старилым. Не осли в динает завать на загажно, чительная за чинает зевать.

А молодые все же пытаются сказать

свое.
Откуда они берутся, повые художники, из каких направлений, из каких тенденций, из каких тенден-

Из памяти о гражданской войне, психология которой поныне жива в нашем обществе?

Из потребности залечить раны, из мидосердия?

Из экологического ужаса?

Из национального чувства, нередко унижаемого подменой — исевдоинтернационализмом.

Да, отсюда черпают молодые писатели

свое вдохновение. Да, в этих направленнях можно ожидать новых открытий. Но как, в каком сочетании, выражении — это предсказать невозможно.

Возможно, например, сочетание нетерпимости с национальным чувством — это одно, а сочетание национального чувства с общинию тралицией, наполным опытом самочивавления — это со-

всем другое.

По цоюлу самоуправления. Посчитав это изчало важнейшим в современий вародной жания, редакция по работе с молодыми авторами издательства «Молодая гвардия», которой я заведум, облавила в цечати конкуру рассказов молодых инжателей на тему: «Самоуправление и народный характер». Ответ был неудожеттворителен, мы получким всего лестяют уркошисей. Молодые ци-сатели практически не услышали нас, а точнее, не увящем и жани сокований для обобщения опыта самоуправления. Это пры-мер того, как реальность опровертает наши слишком тороциявые мечтания.

В прошлом, 1988 году мы выпустыли сборник «Расскавы триллетилетики», а нем собраны лучшие авторы волого поколення: В Бутромеев, А. Брекиев, Л. Бекин, Ю. Доброскокии, П. Падамарчук, Т. Набатикова, С. Нонин... Эдесь в обором геречень, так как и этого пока достаточно. Нааванные писателя талантины, иттересспы, во мало ли в русской литературе талантиливы, иттересспо? Читатель пе менее важно знать, что оригинального у итм., почему разы им кадо отложить в сторону клаский? Оставлю этот вопрос без развернутого ответа, ограничусь кратким: да, она оригинальные.

Мне кажется, что у нынешних молодых писателей высокая задача, требующая мужества: во времена сугубого материализма, торжества Штольцев, собирать духовные силы, не зная, услышат и их.

Попробуйте докричаться до людей, замученных очередями и бюрократами! Попробуйте заганитье ви хдишу — что там, много из духовной силы? Там фрагменты сегоднящих передовии, оскожне втерешных доктум, ерок, есталенным, переборс рек, процасть между отцами и сыновьями — и, несмотра ни на что, стращива тата к сознанию себк вки върода.

И наша молодая литература, надо полагать, это знает.

Константин КОВАЛЕВ

## УВОЛЬТЕ ОТ ЭТИХ СПОРОВ!

Прошедший год был годом високосным. Годом надежд и свершений, из ряда вон выходицим. Но это — в жизни. А в литературе? Признаюсь, год этот таковым не был. Не стал. Мисиие, конечно, субъективное. Но твердое.

И все же отметить кое-что необходимо. Кратко, конечно. Ведь обо всем сразу не скажещь...

В первую очередь отметим остывание и ослабление публицистической волны. Бои боями, а литература литературой. Она же порой — бой, а порой, извините — искусство. А тут-то в поле

зрения лишь два-три названия, два-три автора.

Но начнем сот противного». О романе А. Рыбакова, заполонившем страницы газет, журналов и книжных издавий. Скажу прямо и непосредственно, рискуя быть непонятым пли понятым «лобо-

во». Извините — надоел!

Роман, копечио, а не тема. О стиле и говорить печего спотывлением на канкую абане. О согрожании и фобуае — так и апасинь наперец, что будет, что и как скажут герол, о чем повдает автор. Карактеро місловачны, образы примодинейны. Ондософия — гиевная, по, простите, «попятная». То есть от чего укодим — к тому приходим? До художественной антературы заесь еще дваско. Вот почему следует отнести произведение А. Рыбакова к иному жапру. Что же касается того, о чем паре гречь в «Трядцать пятом...», то это, копечно же, требует сще большего провоспечия. Правды полной. И начиная с толое 30-х.

Из числа кинг, выпущенных в 1988 году, которые должны оставить заметный след в выпей антературе, следует отметнъть ромен В. Лиховосов «Наш маленький Периж», посыщенный повым сгранидым грандам году в правиданской войны, научно-художественную баографию Федора Ивановича Тотчеса, апителитур В. Коживовам и виданную в серын «Иналы заменет в предоставителя и при предоставителя и постороным мерет в поторую и в посторон да предоставителя и постороным и по которая предстает полновеным и вельным художественным

произведением.

Отмечу, что в кните Ликопосова подняты проблемы, которые еще не были в центре винямания анагот читателя, в книге Кожинова впервые дана глубокая общенациональная оценка живов и творчества выдающегось русского подта и государственного деятеля, которого Л. Толстой, например, ставид даже выше Пушкина, а роми Сегеня — едав ли не единственных а этот год книга прозы талантливого молодого автора, которую читаешь квалеб от вначала до конца, без жасания и перебить чтямо» чем-нибудь более серьевным и интересным, как это часто бывает в по-следнее време

Впрочем, советую читателю самому ознакомиться с вышеуказанными изданиями, ибо в них то, что касается стиля или художественных достоииств (сообразно выбранному каждым из авто-

ров жанру) — все, как говорится, в лучших традициях...

А вот еще — Татъяна Толстая с «новомирским» рассказом «Сомнамбула в тумане». Наверное, вот это-то и есть пскомое, то есть литература, думает читатель. Да, к этому стромится автор, рекламируемий в иннешних мурвалах, плодойно кипозведе; п слог «сороше, и «ассоциативный ряд», и «образы» замысловаты и т. п. Но что это? Читаешь и слояво жуещь печто безавкуелое, будто

старая жевательная резинка.

Дожевал. И вместе с сомнамбулой отправился почью в «туман», в никуда. «Поварился» в аду современной русской ссеростив и ебытовщины», посипсел и повроизварювая по поводу «деревенских» стихо, в которых «могучис, бревенатой сляди строка» и все что-то гой! гой есл! (бедный гой, он все еще чесня хочот) и про гусли-смогуды; что-то очень глубиннос.» И дже терои старичка Василия Васильевича (Розапова?!) — слепца-сомнамбулу приметах аченного страниеньского, который пшист сзамочекта фезолога для журналов... про времена года, про жаб, зачем нетух кукарекает и в связи с чем слои такой свящаятичный», пишет «хорошо... не шалий-валий, а как образованный человек плюс дирика». Никого вокруг «живого» нету, «умиого» — викого. Даже этот стануюк философ — не от мида сего, болен гушевно.

Но ведь хочется думать, что есть тут нечто «здравое», «высшев», «чистое», «непогрешниос», «правильное». Что это и кто — это? Да, конечно же, Татьина Тодстая! Она и есть мположительный герой на фоне антомируемых ею «персонажей». Спасибо автору! Пыванди за кем вяти, кого слушать. Не за сомным бумой же в ту-

ман, в самом пеле!..

Так и будем, видимо, заставлять себя «любить» если не потанай мир, нас окружающий в иных произведениях, то по крайней мере сталавт в «профессионализм» автора, творящего в покрытой полумраком и пылью комнате городской квартиры за освешенямы тусклым светом настольной дамы островком-столом.

Возникает целая литература «заставления». Не хочется читать — а все журпалы оккупированы — читай! Заставь себя, по читай. Ведь рецензент уверяет, что это — умно! Это — интеллектуально! Это — уровень!

Но лучше бы просто — литература. Без нажима. Без излишней

рекламы. С любовью...

И еще, последяес. Об одной окололитературной проблеме года. В последнее время все чаще упоминается одно мям из руской истории XIX века. Имя, связанное с ее славими странидами, а также с не менее славимим страницами какже с не менее славимим страницами котории роскай ской словеспости. Это имя — Равоский. Известный, славный генерал, герой Отчестветной войны 1812 года.

Произносят его и в славе и всуе.

Вот А. Чернов в написанной им за А. С. Пушкина 10-й главе к «Елению Ометина» беламиет в текст имя Равеского, причаския его к разраду тех, кто «рать собирал» супротив «нарского режима», а дачит, к числу не просто извествых, а самых рыяных декабристов. Несостоятельность такого вывода уже освещлалсь в печата, а мия Распекото в пушкинском понимании виело, конечно же, висо значение. Впрочем, эта тема требует особото разбора, и для профессионала не составляет труда.

Но вот когда по телевидению миогим миллиойтам арителей поот л. Купшер на встрече средкидей куправля еНевая заявляет в чинку В. Дудинцему, что ему-де известия истина отпосительно подвята детей генераал Разеконо — Николан и Лискапира в делекапира на чито по правительной предоставляет по подвята детей и по предоставляет по по предоставляет предоставляет предоставляет предоставляет предоставляет по предоставляет предо

налобно, а попросту - довить за руку!

Куппер сылается на навестные слова Батошкова из его воспоминаний. Да, есть такие слова. И опит — едипственное (1) за всю историю антературы сомнение, высказанное кем-лябо в том, был ли совершен этот подянт. Батошков писал якоба со слов генерала. Публиковал воспоминания значиченью пюже смерти Раекского. Правад, слов генерала. «Что ме, вкверт, вести своих приводит. Все это — не соответствует фактам. Батошков лицасклается на своет с обесецияха, отрищанието в разговоре свое геройство, объясняя, что из него чаще делали героя, нежели так

оыло на самом деле. Но есть и другая сторона медали. Не обратная, а главная.

Сам же Батошков запал в, ваверное, авбыл, что Ревеский часто отринал в мнотве другие своя тероические поступки. Таков уж был характер (Отринал вяные подвитя, о которых знали все! Вот что пасал о нем другой современных с Не перевоская пувеличегов»—а поэтому с первых дней службы усердно принимал меры, чтобы не создавать кокруг своего мнем шума, прязем рыд достижения этой цели он не останаливался, например, перед слегующих скрывая полученные равы и контуран, умищленно умалки свои засстуги даже в цитимной переписке с бытанями людьми, от ринал свои засстуги даже в цитимной переписке с бытанями людьми, от ринал свои данные подвить, которые повывального которы и т. п.э.

Что же касается детей, то есть свидетельство самого Раевского. В письме к сестре жены, внучке М. В. Ломоносова Е. А. Константиновой он писал: «Вы, верно, слышали о страшном деле, бывшем у меня с маршалом Даву... Сын мой Александр выказал себя мололиом, а Николай лаже во время самого сильного огня беспрестанно шутил. Этому пуля порвала брюки: оба сына повышены чином, а я получил контузию в грудь, по-видимому, не опасную». Относительно упомянутой контузии — это также единственное свидетельство самого генерала, ибо есть слова Лениса Давыдова: «После сего дела я своими глазами видел всю грудь и правую ногу Раевского... почерневшими от картечных контузий. Он о том не говорил никому, и знала о том одна малая часть из тех, кои пользовались его особою благосклонностию». Об этом Батюшков, да и Кушнер, конечно, не знади. И дело даже не в благосклонности генерада, а в том, о чем так проникновенно и точно сказал Пушкин после первой встречи с Раевским: «Свидетель екатеринского века, памятник 12-го года, человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привлекает к себе всякого, кто только постоин понимать и ценить его высокие качества».

Кто только достоин понимать и ценить!

Кто же эти, достойные?! Это те, кто подтверждал неоднократно подвиг генерала и его сыновей — Жуковский, Девис Давыдов, Сертей Глинка, наконец, Пушкин, близко друживший со всем семейством Расеских.

Увольте, господа, как говорится, от этих споров! Ложь — она как ложка дегтя. Только жаль, что она просачивается на голубой экран, тем самым нмея губительное действие более масштабное, нежели поосто фамильярный анеклот.

Вот, пожалуй, вкратце основные впечатлення о минувшем годе. Если и не все, то время еще будет впереди, сказать успестся...

Сергей ЛЫКОШИН

### другой истории не будет

Рассматривать литературные события в отрыве от политической живин бессимьслено и бесполезно. Последняя ндет по пути раскрепощения сознания, развития возможностей обществен-

пого пиалота и сопоставлении разных точек врения в масштабо единой политической системы. Здесь есть дору достимения, но есть и безусловные потеры, связанные с разпой подготовкой участирующих в диалоге сторон. Одной на инжи является свете розде общественная заита, именшая в прошлые годы зучшие условия для самосовершенствования в инжельентуальном отношения, в дручной судьбы ориентированный на решение именно этих проблем, но не владесный повержательной сложеной выстранций на вызываний предметительного выполнения выполнения по не владесный повержательного повержательного повержательного по не владесный повержательного повержательного

В жизни страны намболее острой, на мой взгляд проблемой, открывшейся для обсуждения в ходе перестройки, являлас проблема национальная, к которой мы оказались не подгоговлены в силу целого ряда обстоятельств, в первую очередь— от многолетием установки на стврание национального самоссознания как такового.

События в Карабахе, Эстонии, Латвии, Латви, Казакстане следует опеннальт. с точки зроина интересов всего государства в различать, когда представители одного народа, укрепляя свое единства, стремителя укрепить свое место в Созов, а когда вщих под князинем зактремителских сил пути скорейшего разрыява этого сложевшегом всторически государственного единтав. Националный фон присутствует сейчас во всех делах и полемиках кулитурной жилану.

Что и гозорить, время как никогда трудное и для всех нас ответственяое. Нопытаюсь обобщить свои «нелитературные впечатления от литературной жизни», насколько это, конечно, возможно.

С горечью кочу отметить, что в нашей литературе поубавалось слов высокого достовиетая и правды, привиля либо пустословие, либо сенсационность. Только так можно аттостовать гаветиме выступления профессора Юрил Афанасьева, которого одни из литературных кратинов метко парек «Геродогом зстрады» и паучные васдути которого до сих пор схержател в тайне, каи мобщенам негарные размышления публициста Алеся Адамовича, в которы санеми положеть в общенам применения пределения пределения применения пределения применения пределения применения применения пределения применения пределения применения пределения пределения применения пределения применения пределения применения пределения пределения пределения применения пределения пред

Призывы к востановлению исторической справединости, воззвания пламенных трибуном в разоблачителей — зее это так явакомо нашему человку по горькому опыту — собственной истории. Но, к сожалению, влюкомый доверчивостью своей к новеку правды, он не всегда замечает, как его форменным образом водят за вос.

Появление романов А. Рабанова, В. Рроссмана, А. Бека, Б. Можаева загимато все литератриви горяволиты — во всяком случае, если верить нашей массовой литературной критине. Затимпът одгатияла, но многое ля с появлением этих романов проекласка Сказать по совести, немногое. Я бы даже сказал, что появлением этих ставать по совести, немногое. Я бы даже сказал, что появление темно столятельно подавлужаю и сказалось выгоцию тем, яго изъкат не кочет, чтобы о нашей недавней истории заговоряли всерьев, и обстоятельно.

Роман Василия Гроссмана, претерпевший столько мук, скажем

примо — сооружение тижеловесное, претенциозное и с художественной точки зрения, и с точки зрения исторической правды. К знаиню пашему о войне, ночерящутому из прозы Константива Воробьева, повестей Юрия Волдарева и Виктора Курочныя, мало что прибавилось. В романе больше полыток решить судьбы народов, нежени всторыи, скажем, их взаимоготионений врешающий час испытаний. Кстати заметить, полытка в духе лидеров той зоки, с той лишь развищей, что Василий Гросскан занимает позащию третейского судья, будучи более всего озабочен судьбой дожения прееризаводиих своим сособым образом, в именно дожен, войну прееризаводиих своим сособым образом, в именно лагеря здесь. Подовни советские — подолим нежещие. Сизопшам геравания геогово-плиночек в говиние минового бесповани.

Опыт надмирового понимания истории соединился с опытом экзистепциальным. А может быть, это старая и хорошо извествая миру закономерность: нет разлины в сознании песпота и созна-

нии себялюбца.

Однако в романе Василия Гроссмана есть горсточка правды. В той его части, где скакавно с страданиях еврейского парода. Это высокая правда и боль неподпельнях. Пряво, жаль, что не соединильсь она с боль общей, переживанием за виродную судьбу, в которую въпсталясь и жиздь гибигущих в гетго еврееа, и убитых в Станикградской битре "болдат, веск своих соотече-

ственников спасавших.

Макого сморят с романе Бориса Можаева «Мужики и бабы», Читать кот серацию, встории вародимы потрисений поръвается в правде факта и в сопричаствости героев общей тратедии отдучения крестьянива от земли. Не есть в романе питературие кокетство, которое проявляется в вызлашней выстроенности сюжета, подтерятую кроавых сценах, выспрения, речениях героев и которое есть сюжето доля примитивням, Как и в романе В. Дудинцева, адесь замета разрасенность действующих лан на четороев и которое есть сюжето доля примитивнам. Как и в романе В. Дудинцева, адесь замета разрасенность действующих лан на четороев и которое то стато примета и в предеста. В разрачения предеста на пасцестал. Все это напоминет времена, когда перавозмета на насцестал. Все это напоминет времена, когда перарочивая итобълк в частья статов.

ходивших в «Библиотеке военных приключений».

Чрезвычайно полезное и наболевшее дело — публикания литературного наследия. Среди наиболее значительных событий такого рода — проза Андрея Платонова, художника, в оценках не нуждающегося. И «Чевенгур», и «Котлован», и «Ювенильное морез написаны пером великого художника, а значит, и человека великого сердна. В них сгусток народной трагелии, опыт распадающегося сознания и человеческой боли. Правомочны ли мы вырывать эти романы из контекста времени, зпохи пвадпатых-тридиатых годов и делать обобщения, перенося оценки Платонова на опыт времен, этим событиям предшествовавших и нам предстоящих? Подобно тому, как делает это Евгений Евтушенко или Михаил Эпштейн, да и другие, неводомо где дотоле дремавшие, приверженцы прозы Андрея Платонова. Ведь писатель этот, художник редчайшего пара, поднядся и до более значительного понимания человека. Произошло это позднее - в рассказах «Возвращение», «Одухотворенные люди», повести «Джан» — подлинных щедеврах русской реалистической прозы. Послущаещь того же Евгения Евтушенко - все наоборот. Вонстину, «повернуть истории колесо»! И что это с нашими писателями и публицистами делается? Только и слышим: «Не хотим такой истории, и баста! Пругую хотим! Не ту. что есть, а ту. что могла быть!»

Одно утешает — другой истории не будет.

О публикациях можно говорить бескопечию. Дело только вачивается, и нам много еще с чам предстоит полнякомиться, и о многом мы еще узнаем. Добавит это к пашему одиму пережитого лиць залане, а взболевшегося в делах согодиящиего для сердца не вылечит. Будем надеяться, что знание прошлого убережет доверециято русского правдоискается от бед грядущих.

Это все о характерном, если можно так сказать, поверхностном и

огорчительном.

Но есть в нашем развитии и преображении черты, вселяющие в сердце надежду. Это прежде всего продолжающаяся публикания романа Василия Белова «Кануны» и публипистика Валентина Распутина. Художественная проза этих писателей, их выступления с открытой общественному мнению оценкой истории и событий сеголиящиего лия, говоря языком самого Белова, «разлумья на Родине», - продолжают традицию поиска народной правды. Публицистика русских писателей сейчас, как мне кажется, родь спасительную для человека, потерявшего или теряющего ориентиры луховности и сострадания в цестро меняющейся действительности и попалающего пол информационный молот телевидения и прессы. Говоря о проблемах спасения малой родины и о помощи человеку Родины великой, наши писатели отстаивают отнюль не кастовые и уж вовсе не групповые интересы, как об этом буквально кричат Бенедикт Сарнов, Наталья Ильина и им подобные ловцы неокрепших читательских душ. Боль Валентина Распутина, Михаила Лобанова, Юрия Лощица —

- подветном за салутныя инмакала полозном пубричонция, горичнонция, горичнонция, горичнонция, по сосредственной регустирований простиг мене союзный читатель, что и сосредственной регустирований, по соотредственной простиг от простит от простиг от простит от простиг от простит от пр

заботы общие.

культурной породы - как раз и не хватает.

К слову, публикации романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго» всема повлена, ябо показамает ков трастрию беспомощности и бессании русского интеллитента, потерявшего всикое чувство исторической реальности, забъящего о надоде, подучившего, как кару, тратедию и личиую и государственцую, по так пичего и по подвишего — ин в своей судебе, ин в судебо отечественной.

Бурю обвинений рождает едза ли не всикое рассуждение о трагедии русского национального самосознании. Но ведь цель того же Валентина Распутина очевидна (если, конечно, определять его писательское дело с точки зрения целесообразности, а не как исполнение полга); не доказать приоритет проблем России перел проблемами других республик, а сказать на примере близкого и родного о том ушербе, который нанесен всему опорному пуховно-

му началу советского народа.

Об этой трагелии говорили и продолжают говорить наши писатели. Пишет ли о тернистых порогах советской поэзии Станислав Куняев, говорит ди в своих статьях о кризисе культурного сознания Татьяна Глушкова, размышляет ли об истории народа Игорь Шафаревич — все это события не только нашего культурного бытия, но и наша жизнь, наша прододжающаяся история.

Вижу, вижу перст грозящий и указующий: «Опять групповщина! Опять эти «Мододая гвардия», «Москва», «Наш современник»!

BOT MIJ BAC VIKO'S

Пабы усугубить впечатление, произведенное на блительного оппонента, побавлю ссылку на Аполлона Кузьмина, который очень точно отмел наговор, прозвучавший из уст «драматического героя» XIX партконференции Григория Бакланова, сказав: «Поистине крайних сталинистов надо искать в числе самых громогласных критиков сталинизмаз.

Поэтому еще об одном сильном нелитературном впечатлении

уходящего года.

Смерляковской яростью лышат в нашей перестройке те, кто давно и прочно оторвался от народного бытия, ни бельмеса в нем не смыслит, но упорно стремится перехватить бразны наполоправия. Народ же — устадый, истошенный в земедьных реформах. войнах, репрессиях - молчит, Молчит, но силы духа восстанавливает - для него времена безгласия, будем надеяться, позади. «Блага, блага нам любой ценой и на все времена! За ваш, за наш, за любой счет!» Вот дейтмотив этой ярости времени уходящего, прорывающейся из эпохи безгласия. Впечатление, производимое этим криком, признаюсь, из разряда самых сильных и для впимающих ему в бездействии — не из безопасных. Такая вот жизнь. Совсем нелитературная.

Александр ПОЗДНЯКОВ

### БОЛЬШЕ ЛЕМОКРАТИИ

Возможно, самое непривычное в современной литературе и вообще во всем, что связано с печатным словом, - это преимущественно односторонняя критика политического руководства и политических руковопителей различных времен. В этом нет ничего удивительного. Видимо, мы находимся еще только в самом начале пути — от ритуального благодарения за «мудрое и неустанное руководство» к подлинной возможности критиковать. Но общественная жизнь состоит не только из политики, и в том, что с течением времени у нас все постепенно приобрело «политический характер», другими словами, пришло в эастойный упа-. док, повинно не только руководство. Однако сегодня, как только заходит речь о других слоях, в первую очередь о деятельности дитературы и искусства, то здесь у нас почему-то вовсе нет ви-новатых, одни сплошные «прорабы перестройки».

М. Бахтин писал: «Поэт полжен помнить, что в пошлой прозе жизни виновата его поззия, а человек жизни пусть энает, что в бесплолности искусства виновата его нетребовательность и песерьезность его жизненных вопросов». Именно такого взаимно ответственного отношения не хватает нам прежде всего в современной литературе и жизни. Почему-то мало кто вспоминает, что влияли на общественную жизнь в «тоталитарные» и «застойные» времена не только политические леятели, но и леятели искусства и литературы. Причем большую возможность влиять имел тот кто имел в эти годы наибольшую популярность. Она. как известно, в XX веке не случается сама по себе, требуя, помимо прочего, средств. Поскольку эти средства находились в руках бюрократии, то и популярность могла существовать лишь постольку, поскольку она была позволена бюрократией. Пумаю, нет особой нужны доказывать, что и вся «позволенная» критика в это время была всего лишь своеобразным обрамлением портрета Первого бюрократа необходимым дополнением бюрократической системы, без чего она просто не могла существовать.

О современной литературе в наши дни говорить непросто. Факты жизни и реальные герои в наши лни существуют как бы одновременно в жизни и в наиболее популярной литературе. В этих условиях художественные миры мало кого интересуют, они как бы разрушаются героями, которые существуют в жизни сами по себе. И нет ничего удивительного, что в наше время водарилась атмосфера непонимания подлинной литературы, эабвения критеонев поллинности... Я убежден, что наиболее яркие события литературной жизни последних лет: «Кануны» В. Белова, «Бремя власти» Д. Балашова, «Ненаписанные воспоминания» В. Лихоносова... Однако сегодня, говоря о них, неизбежно требуется сравнивание с всевозможными «Детьми Арбата», что довольно скучно. Вилимо, не случайно печатная и разговорная атмосфера чаще заполнена не смыслом, а метоличным повторением одних и тех же имен. В последние два года чаще всего повторялись имена Высоцкого и Сталина. Откровенно говоря, сил больше нет их слышать... а говорить придется, поскольку до сих пор о них почему-то не сказано того самого главного, что имеет значение именно для сегодняшнего дня.

Да, при всех своих способностах, при субъектвяном неправтив боросратической элиты, Высоцияй вольно лиц невольно играя роль повеобразного со пр в в од ит е ля парода, толкавшегося этой элитей сраца ян не в пропасти. Не завае, насколько Высоцческой системой, однако она объективно имела его в качестве одного на свямых экстравлатилых своих дополенения, дабы инкто не посмел усомияться в жизненности этой системы. Просто не можни бърократы из не воспользоватыся — слишком хороша быда игрупика, способная забамить, узанежать, а слодовательно, отжажда деятельности...

Что квсается темы Станив, то дось, на мой ватанд, по-прежнему видим геронческих сдиночек, нагающихся открывать цетнну и отстоять добатую трудную правду о сложнейшем нериоде нашей история, и буквально летионы крикунов, которые, с одной стороны, пребывают в состоящия затяпувшейся эйформи от возможности безнаваланию пинать повежененного кумира. в с полугой стороны под предлогом борьбы со Статиным и сталинизмом пытакотся лостичь своих илеологических и политических пелей.

За примерами далеко ходить не надо. Ст. Рассалин в «Московских новостях» сетует, что у нас до сих пор исполняется гими, созданный еще при Стадине, и признается, что ему стылно сравнивать наш гими с другими все по той же причине - там, лескать упоминается о Великой Руси сплотившей союз непущимый и т. п. Могу сказать, что я никогла — ни устно, ни печатно - не высказывал какой-либо любви к Сталину, поскольку таковой просто не было, да и быть не могло, я могу согласиться со многими самыми пемократическими лозунгами -пусть Ст. Рассадин призывает к своболе ассоцианий вплоть до политических партий, к прямым, общенародным выборам, при тайном голосовании, политических липеров из нескольких кандидатов, к своболе, на хулой конец, создавать литературные журналы и т. п. И я к его аргументам могу добавить десятки своих. Но мне не стыдно признаться, что при исполнении гимна моей Родины всякий раз нахожусь в состоянии, вилимо, вполне понятного возвышенного волнения.

Но что делать, коль Рассадину просто стыдно, коль он не может даже помыслить, что есть вещи выше Сталина, Брежнева и вообще любого политическогое деятеля. Кстати, вот такая невозможность помыслить выше деятеля - идейно и психологически, думаю, как раз и есть тот самый пресловутый «сталинизм»,

а точнее «авторитаризм».

Не я первый заметил, что наиболее оголтело набросились с критикой всего, что связано с именем Сталина, как раз те, кому не чужда внутренняя тяга к авторитаризму. Ну не авторитарный ли режим в молодежной печати, скажем, журнал «Юность» многомиллионный выразитель групповых интересов вполне определенного круга московских литераторов, прибравший к рукам лучшую в стране полиграфию, настоятельно рекомендуемый к выписыванию в школах? Какой уж тут «плюрализм»... Любая здравая логика давно уже подсказывает, что вместо этого монстра могло бы существовать на том же бумажном лимите 5-6 журналов, в которых могли бы действительно справедливо доходить до читателей разные точки зрения и большее количество мололых авторов могли рассчитывать на встречу с читателями.

А рок? Неужели не видно это проявление социально-психологического идолопоклонства, это «сотворение кумира», в первую очередь свойственное авторитаризму, в современной рок-эстетике? Доказать это нетрудно, достаточно сравнить поведение толпы вокруг кумиров 30-х годов на кадрах кинохроники и толпы вокруг современной рок-звезды на концерте, и все станет ясно. Иногда мне кажется, будь в наше время какой-нибудь «кровавый комиссар Каганович» молодым человеком, ему, видимо, грозила бы карьера не политического деятеля, а рок-звезды с гитарой. Благо для этого особых музыкальных способностей не требуется.

Что касается А. Рыбакова и ему подобных, то они должны (видимо, это так и есть) испытывать особо трепетные чувства по отношению к Сталиву. Во-первых, он теперь - главный герой их произведений. Во-вторых же, и самое главное, не может же А. Рыбаков не сознавать, что этот режим, создавший, помимо прочего, огромный слой полукультурного, исторически безграмотного населення, является единственной причиной попударности его белдегристики. И не надо забывать, что ще кто вной, как А. Рыбаков, в первую очередь объективно заинтересован в нераспространения содержания исторических документов, поскольку это дает ему разможность своей бедлетонистикой перекратывать надовальенный

на них народный интерес.

И уж іп' в какие, іак говорится, ворота не лезет критика, когорую демонстрирует, например, журнальст О. Кучкица, упрекающая писатели В. Карпоца в том, что оп св то время, как страна нуждается в подлинной демократив, прославляет склавную и ответственную государственную класть. Неумени О. Кучкиной до принизки слабой государственности, а силыван и ответственная, склакам, Советская власть и предполагает, и обеспечивает самую широкую демократию, чего нам пося, к османецию, не кватает.

#### Владимир СЛАВЕЦКИЙ

#### ишу стихи!

Отдавая должное многочисленным «возвращенным», «разрешенным» дубликациям, их месту в культуре, остановлюсь на несколь-

ких современных поэтических и критических новинках.

На «Испытательном стенде» в «Юности» (№ 9) помещено характериев правизание В. Кальняди: «Вот Пуликии) не нужен дотопед, а мы до наглости косполамчим. Ни систа, им травы не пружно. Нужек свет, который нас севедет практически на нет, так профессионал, застукав нас с поличным». В самом деле, нужно бы сполойно, при ксиете восмотреть, над чем перы ломани. Еста в 1989 году М. Элигиев писал о сположения, ланосущем соблена на 1989 году М. Элигиев писал о сположения, ланосущем собления полический с чемерам с по полатический с чемерам с по полатического такуеста, «позаня начинает кусать себя за хмост» («Навад — к Оффем») — «Новый мир», М 3).

К последиему выводу надо прислушаться и не выдавать за повое то, что всего лицы подабыть. А то М. Эшигейн в статье «"Я бы назава это — «метабола», (сборынк «Втляд») ответь невозе течение» — «презентализм», даже не завикуванность, что в начале 29-х уже существовала пилока «презентатов». Котата, сента (презентатов), то ставое определение — более точно, гвасены (чисстоящее), то ставое определение — более точно, гва-

мотно

Новейший этап «усложнения» вачался не сегодии. Еще в 1974 году в статье «Начало пового этапа?» В. Кожниво висах: «Точка предельной простоты», уже пройдена поэзней в целом. «Усложнение» уже началось». Отподь не пределамавая повый втюх модеризма, критак говория о «бытыйственной», «онгологической» сожности и казывала е с творчеством (О. Кузненова. Не согласимо, что опущение тратически «разорванного» мира, стиль, воздействующий ве прямым, а сутубо симовлеческие миском слова, далеки от гармонической сорамерности и классической точности. Тюрческое же поверение тем более родити гоза» с модерпости. Тюрческое же поверение тем более родити гоза» с модернистами. В те же семилесятые написаны многие стихи И. Жда-

нова, А. Еременко, А. Парщикова.

Между тем условное десятнаетие (и даже ес гаком), необходимее для заверешеняя цикая, истекло. Ю. Кузанею, же сдела свое дело, вапомина о вкусе к арханке, о свае политического симола, что же маладитее модеринства? А их сочиневия просто вовремя не былы опубликованы (что, конечно, непормально) и еще претендуют на новизну. Так, в коллективном сборинке еСтака этого (1 — В. С.) года» подборка А. Ерменіко открывается давно знакомым: «Я женвинку в небо побросит — и женпина стала мові» Начало и конец этапа обозначлял работы В. Кожинова и И. Родлинской И. по-мосму, напомилание И. Родинской о пеобходимости возврата к чцельнорожденному стаку» очень своевременно, бо цельнорожденный стак и есть носитель живого сдостопого

Дукаю, что на сеголіанний день полим уже произва высшую отметку формальной екомести, мадамоверішесткое направленне дробитот, месьчаеть Во всяком случае, установилось некое подражино развиовсена, в наолие возможно сох уж эти прогиовы-гаданий), что перевесит вное качество. В «Стихах этого года выравательно соссдетвуют пределано устоомнение очивательно состать состать установкуют пределано устоомнение очивательного установкуют пределано устоомнением очивательного установкуют пределано устоомнения отмента высовкуют пределано, как всегда, рефлексы и ставит поперек потока с пороги сознания и сбетаю доесн и актальной возвать поверек потока с пороги сознания и сбетаю доесн и актальной возвате (выдесноя мином развиты в С.)... деновибыщий от смены метафоры. Но часповиденые у состоит в том, что чло веще метафор пытается пресодость себя, поверослеть том, что чло веще метафор пытается пресодость себя, поверослеть том, что чло веще метафор пытается пресодость себя, поверослеть

взрослеет он и собрав манатки уходит в нездешни<mark>й говор</mark> в рупор орет оттуда и все делают вид что глухи есть мучение словно ощупывать где продырявлен скафандр

Складывается некая формула кризиса «оппушывающей», разбегающейся ширь, в своем роде описательной поэтики еприсутствия». Разыше в возме «Новогодине строчки» говорылось: «пустънапомият». пам по добъя — об обра за жи (разрупка, А. Парсительной стромент и пределения пределения по пределения по смоюм сужаез: «так мы пирм с учасом точности в схожеств...» Очевщив перекличка со стаками А. Макарова:

> Ладонь прижав к земле, я слушаю движенье Времен и поездов, движенье звездных сфер. И радуюсь, дитя, игре воображенья: Ладонью слушал мир слепой поэт Гомер.

И там и ліссь — пристальное вслушавание (только вот трудно представить себе героя А. Макарова оручдим в рупор). Но сходство лишь подчеркивает припципивальное различие в мировосприята и поэтческом метода. Есла А. Паридною беспорарчию патемрическим становка с беза в представить при представить представ нечто целое, единое: «И чей-то легкий вскрик, и тяжкий грохот

грома. И плач, и смех, как ток, проходят сквозь меня».

Да, жизлы сложна, порой абсурдів. Позани на это реагируєт (папример, вопровниутой образностью И. Жавлова). Но ве сосбую ли цевность приобретают теперь духовные усвятия противототить абсурдности, внести в касе гармониво? Что ж. согласиться с тем, что «бога нет» и все позволено на право бездим — шля тодення образности в сегото право образим — шля тодення образим — шля образим — шля образим — шля содення образим — шля образим — по делает «А. Макалов."

> Сыновья — мы повыше, светлее лицом, Но каким бы высоким и светлым я не был, Не светлей и не выше я этого неба, Голубиного неба, что стало отцом.

Ищу стихи, где острота восприятия мира порождает целостяый образ. И когда встречаю строку Андрея Новикова:

Пистыни красные белки. -

то вижу в ней метафору не описывающую, не дробящую, но объемвую, завизывающую в некое единство состояние природы и чедовека.

Ищу стихи, где есть полнота видения, попытка охватить, уместить в одной душе разбегающиеся реалии мира. Хотя бы усилие, как у С. Семянникова (Лит. газета, № 39):

> Душа одна тремя путями Пошла...

Сквякут: адесь влияние Ю. Кузанецова. Верно, по все же это не совсем то, что илги впоперев», «сковъриры», «отмактиры лежащее на пути. Стихи С. Семянникова с их отважным стремлением полет и не зависел от доргиз» («Искус»), звучат актуально на фоне швиението пересомасления мяотих путей и дорот и в то же времнением полет и не зависел от доргиз» («Искус»), звучат актуально на фоне швиението пересомасления мяотих путей и дорот и в то же врем

мя свободны от прямой идеологизации. То есть встает проблема внутренней свободы, соотношения свободы и долга, которая была едва ли не основной в дискуссии пятерых поэтов «Поэт — величина неизменная...» («Лит. газета». 1988, № 30), где мнения, если представить их обобщенно, разделились. Если В. Казакевич и М. Попов говорили о внутренней независимости поэта на фоне усиливающейся идеологизации об-щества, то Ю. Кабанков, М. Гаврюшин, М. Шелехов — о долге, Что ж. это особая тема: соотношение творческой свободы с виутренним же осознанием ответственности. Другое дело, что в ежедневной практике сотни раз стихам извияяют художественную слабость за их актуальность, демократизм, искренность и т. п. Как-то отошло на второй план, что нравственный пафос поэзии вне стиха немыслим. Эстетический критерий зачастую не берется во впимание. И когда я встречаю в «Книжном обозрении» (№ 2) самозабвенное восклицание Т. Ивановой: «Значит, и Евтушенко у нас впереди. И это прекрасно!», то вижу здесь ориентацию на совсем другие критерии.

Поэтому я не вижу пижонства в суждении М. Попова: «Берия

окоичательно разоблатен, но рифиы, должны оставаться гочным. Только бы они и в самок деле были гочными, стих — позвей. Меня не шокирует категоричность — сло Ю. Кулнепова: съгных стала для меня всем: в матерья, и отцом, и родиной, и войной, и другом, и подругой, и светом, и тымой». Потому что есебе служит талант, худомения. Не себе, а позвин сругое дело, всетда ли для данного поэта стихи являютия элемем?). Потому что дель позвин с потом что с том с

Только стих. Доказательств Больше нет никаких (Вл. Соколов)

Если же служение бескорыстно, целомудренно, несебялюбиво, то позвия, искусство, образ преподнесут нам правственные уроки своими собственными средствами, потому что по целостной природе своей вберут, охватят, включат и социальное, и правственное, и философское вачало.



# **ИСКУССТВО**

#### Валентин КУРБАТОВ

# ПОРТРЕТ СУДЬБЫ И НАДЕЖДЫ

Однажды в мастерскую Юрия Ивановича Селиверстова пришел показать работы неизвестный ему художник. Уместно и изящно вставив в представление прямо с порога строку из апостольского послания Павда, он стал вынимать из папки свои акварели. Устраивал лист на мольберт, отхопил. молчал, гляпел на работу, на Юрия Ивановича - пять минут, десять; затем извлекалась другая работа — молчание, глубокие взгляды... третий лист. Это были бледные цветы в стаканах и без, не стоящие минуты внимания. Они проступали из листа, как сквозь запотевшее стекло. и тем и кончалась их новизна... Лист. молчание, краткий многозначительный комментарий: «такая-то актриса сказала» — шел актрисий парфюмерный пассаж; о следующем листе существовал отзыв поэтессы — следовали сананасы в плампанском».

Я припомнил этого бедного Группицкого, вероятне, погому, что эти паузы и тлубокомыслие открыли мне, словно впезапно подчеркнули способ мысли самого Селиверстова. И невольно улыбпулся сравнению. За то время, что наш гений молчал и медитировал пад своими анемичными голкоствии, Юрай и Инвномя у спеси бы показеть песленную Мысл. летит в нем пеостаповнию. Речь порой не поспевает за сменой образов, сюжетов, полутных примечаний и без привични может показаться темяв, потому что в ней часто остаются только зеона, а потому предполагается в знании собесединки, в согласия душ, в сциистве веры. Ему некогда всматриваться в реакцию эрителя, потому что подстенивемия только законченным листом и час вызад

исчернывающая мысль уже устремляется в новую сторону. Может быть, поэтому его листы прежде были перенаселены, как старые житийные иконы в которых теснилось, беселовало, жестикулировало все население маленьких стран Востока, а теперь литографии выстраиваются в серии, в хоры, где каждый голос чист и самостоятелен, но подлинно полон только в согласии с другими. Так строились его толкования античной мифологии, его иллюстративные циклы к Аную и Акутагаве, «Легенде о Великом Инквизитореа и запалноевропейским утопиям. Он вообще предпочитает работать «тетралями», чтобы излюстрации не разбредались по тексту и не были «видеозаписью» того или иного сюжета для утоления читательского любопытства, а сами были «текстом», изобразительной мыслью. Они и вклеивались порой порознь, а самостоятельным телом. От этого их трупно «питировать» в статьях, и если мы избираем один лист из «Слова о полку Игореве», то только потому, что в нем все сошлось с цоразительной простотой и обобщенностью, как сходится порою в эпиграфе. Это эпиграф широкой и сильной русской мысли, это ее музыка. В распевной, бескрайней пали и воле этого листа, в брызжущем из-за туч солнце над отчим простором, где по излукам рек перекликаются храмы, в которых сошлись вечные воин и многотерпедивая жена, выговорились душа и музыка селиверстовского дара. Это и «Слово о полку», и то Слово, которое было вначале и которое было Бог. Разве тут слышно только «Что ми шумить, что ми звенить далече рано пред зорями? А не гогодевское ли: «Русь! Чего же ты хочешь от меня? какая непостижимая связь тантся между нами?», или из самого сердца вырвавшееся и не дающее покоя глухим ревнителям словесности блоковское «О. Русь моя! Жена моя!», не есенинское ли, тютчевское, рубцовское...

Я пыталось полять, откуда это пцет... Это не ваше общая инмещняя тока по мынулитей спостолость, не реакция на интеплектуальную выморочность и рассениие духв. При интеллектуальиях реакциях и плоды выходят рассурония. Нет, чуг същино коренное знаяне, не прерванное, только мучительно натинувшаяст традиции, когда обы де живет с сетстевниостью дахания, а

все время ощущается, как больное сердце.

Это коренное в нем — от Сибири. Юрий Инвиович родился в Усолье Сибирском, по Иркутском, и до начальных комотоятельных лет проякля в Сибири — школу оконучл в Иркутске, архитетурный факультет — в Новосибироке. Онбирь для еворопейскогочоловска и сейчае зомая еще здроровая, надежнам. Когда первый раз туда прирежжениь — очень это чувствуени (когя у самих сибираков вытид иной, и там, где для нас надежда, для них — уже край). Кории опи съвышат аучине, и похоже, что старала будет «прирастать Сибирьо» не только экономически, по и за душой гуда пойдет. В работах Семпверстова родила зомако чень отчетливь, даже в раниях, сорревлистических — он и в формальных исковных бым врепок и ухватист. А архитектурам шиола придала почерку опредсенность и уверенность — «фундамент» веда арассчитах хородо. Наверное, поэтому художиви вошел в советскую «нижицую и станковую графику со спокойной непредсожностью, без астото у изывенных мастеро сустаняют задора, который они потом не любят вспоминать. Тут обощлась без срыюю и долгих экспериментов — график кее время работал заперега, хотя дух его жил соответственно возрасту и времени со всемивемеженными расочраюваниями и мировозоренческими песембомами.

Дар был умнее ума и спокойно строился, предоставляя мятущемуся сердну волю поисков, и когда лух, поскиваниись, пришов к старым русским верованнам и простым здоровым заветам, рука и мисла были уже подготовлены, споряжены с совершенной свободой для решения крепких и точных художественных и нравственых задач. Прявда, это в одной фразе и задиви числом все так равно, когда уже судьба обоявачилась, в в биографии были часы и комансы тяжкее, в выходила от из-под них под помототом ста-

рой русской мысли и памятливой русской музыки.

Мысличели, поэты, музыканты кходили в духовный обиход художника с равноправнее современников — Чавдаев ли, Достоенский, Мусоргский, Бахтии, Лосев. В инх былась для него живая сегодавлиям мысла, сегодивлине вопросы и досладки о старых ответах. Для того чтобы ввовь обращаться к портретам известных людей, в сосбенности тох, кто жал в впоху фотографии и кого часто писали великие современники, мало одной отвати на честодобняй (с иним как раз очевиднее всего и проваливласа) — гут зоклю дожность и пота, если выш дидлог был деятельно пладо был дея-

Ведь, грозная тревога Александра Блока в селиверстовском портрете — это менее всего Сомов или Анаенков. Современники (и талавитанвейше) слашали в поэте другое. А теперь вот постор, и мы уже обременены опытом и самого Блока, старше его стор, и мы уже обременены опытом и самого Блока, старше его стор, и мы уже обременены опытом и самого Блока, старше его стор, и мы уже обременены опытом и самого Блока, старше его усанилит слома, «каких далаю не говорила на или устарал, честа старше его стор, и стор, стор, и стор, стор

Знапие смерти и последующей судьбы саминю и в портреге сергев Есенина — рука и лоб выдают окаки ветан и маски. Этот безглевный жертвенный суд, может быть, еще грагичиее блоковского. Все отопшел и «0, верю, верю счастье есты Еще и солище во погасло», и арханетальская сила предупреждения «Трубит, трубит погибельный рог!», и летящая в знебесный сад» счатальныма Русь», и осталось, может быть, только «Скоро мне без листвы ходеть, заоном звед насельная уши. Без меня будут опобит цеть. Не меня будут старцы слушать». Сотался почти отроческий выстем и везгодыми в менер сывстит над пустым и безлюдимы подем...»

что за мир наступает, уводя без возврата все, чем жива была и чем только и может жить душа. А ответы на вопросы портрета по-прежнему за нами, и укор — нам, доживающим остатки родного наследия уже без есенинской тяжкой тревоги — как чужое,

не слыша «погибельного рога».

Иняя речь музыки, ее большее родство с коренным и дальним с родовым и вечным внечет и ниув портретику огилистику. Я выдел, как Семверстов слушает «Детскую» Мусоргского, его «Бораса», «Перезовымы Гавриния из из болокоский и сеснивский циклы Свиридов». Из другой комматы я видел только его спинум окасо было, что он слушиет весь, и спина его схово ограждает звук, обинмает его, чтобы он сходился в сердце огненным ядром, как жум сковоз двизу.

В двух портретах Мусоргского драгоценен путь, счастящвая нагаящисть колущественного развития двая — от предстояния первого портрета, когд композитор еще молод и весь только готовая к совянения свеча, только перецастие и обещание — до какого-то так утлублению дален, что это уже опасная даль, и где сгорающая перед сердием свеча не есть ла уже само сердие? Этот портрет очень любит Г. В. Свиридов, зообще очень ревнивый к Мусортскому, потому что любит его сообещой любовых, полагия, что говию композитора нет подобни в русской клюбился, в загатению композитора нет подобни в русской клюбился, в зага-

гой русской думы - один из вернейших.

Есла же думать о сегоднянной ветви русской мысли в музыке, то первыми, конечно, встанут Свиридов и Гаврилин. Основная мысль свиридовского портрега сысклась в Дарыво под Москвой, де композитор обычно жавет затароником в работе, протудках, долгих размышдениях. Мы были там однажды виместе с художнямо в хороний легийя доль. Они было и мене и кимента от протудках и мене и мене и мене и мене и мене и мене пиствы, и легко было представить другой час года, глубокие покойные слега за скиму, отлеченые ветвы и безую сисиженитую голову композитора, позабывшего руки на крышке родил во внезаним светамо воспоминания о каких-инбудь святках под родным Курском вля коть просто в коротком забвения поком с поличания очередной работы. Это был портрет композитора и порзаки Пушкина и Какок, Есепния и Александра Провофьева, в подку носсченьемой русской песны.

Тут они с Таврилным долают одно дело с одинаковым благородством и чистотой. Когда Свирадов говорит о Таврилные, что ов
«комнозитор кародный, как были пародны композиторы-изассикк... как навородю творчество Пушкина для Кольнова, Некрасова или Есения», то не преувеличение, а только профессиональпо глубокое завине. У Селиверстова есть, дво отлично построенных
портрета Тавралина, но духовной дистанция, как в портретах Муродского, мож пыми пока пет — оба больне влуг путем умовресоргского, мож пыми пока пет — оба больне влуг путем умовресоргского, мож пыми пока пет — оба больне влуг путем умоврекародным умананта изуловное предодит в пальща, слояно павинами становится все выстройное не кольвинам телю от проивня из в лаке роальной крышки ребят, как частокой пот прои
вание за даже роальной крышки ребят, как частокой пот прои
тавией деревенским мостом тройки. В другом — телянста забы-

тая на крышке папироса и дым истанявет, как невиятная, только пашупнавежам мысль, пад которой медлит урка на клавиам х на листе, медлит, кедушинаясь, взглад, оберзутый внутрь к этому проступающему збуку. Худомини как будто и сым сиет только дочукствует образ, который пот-пот на умозрения станет и светом, и правлой, и Россей, как это сощнось в потрете с Свярхить.

Работы Ю. И. Селиверстова дороги не только тем, что возвращают русскому графическому погрътсу удижественную высоту, но прежде всего напомнавлием о прежных путка, о старых нопросах и уже обдуманных русской мыслаю ответах. Перед вами и вместе с нами страдает и ящет душа самого художника, обранаятся ова опроб к тому, что мучалось и страдало до нас и сталонатим опытом, нашей салой, нашей подрержкой. Он не предлавает ответов, оп лучше ставит вопросы и вернее саминат ободряющий голос художественного предвиня и сегодящиве пути старылного, длящегоста в слове и музыке поиска всесцияства, без которого не стоит им русское искусство, им здоровая, пародно живая мысль.

# ПРЕМИИ ЖУРНАЛА ЦК ВЛКСМ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» ЗА 1988 ГОД

Рекиолления журнала ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» отметная двекимным премимым следующие цововаеция за 1988 год. Выктор ВОКОВ. Жими и надебая, Стяхи (№ 9). Владымир БУ-ВИНН. С высоты насыпного Озимна. Стятья (№ 10). Впросав ВАСИЛЬЕВ. И камень цвел на глубине. Стихи (№ 1). Вносав ВАСИЛЬЕВ. И камень цвел на глубине. Стихи (№ 1). Николай ЗАПОЧНОВ. Кладичным моров. Роман (№ 1). Еденций КА-ЗАНПЕВ. Стать. счаставым. Стяхи (№ 9). Канитолива КОК 7. 1. Станицая КУНЕВЕ. «Клевета пес потрисаеть.» Статья (№ 7). Орий МАКАРОВ. художник Надвестрации к роману Наколая Задоровае «Валычиям морей» (№ 11, 12). Юрий МАКАР-ЦЕВ. Еще не поздио! Очерк (№ 11), Девь Мещеры. Очерк (№ 11), Вяталий ПАРФЕНОВ. Право на долг. Документальная повесть (№ 3, 5, 6). Сергей СЕМИННИКОВ. Утренний берет. Стяхи (№ 3). Борые СУДАРУШКИИ. Уединенный вымятык. Повесть Баблагочека журвала, № 41). Игорь ТЕТЕРИИ. Реалисты протяв и перимого увражи, Стата (№ 6). Макана ШАХЕВА. Антепортрет. Стяхи (Баблагочека журвала, № 28). Мяхана ШУКИН. Гравь. Роман (№ 9, 10).

#### Главный редактор Анатолий ИВАНОВ

Редакционная колленз: Александа АФАНАСЬЕВ, Сергей БОБКОВ, Ваперий ГАНИЧЕВ, Вячеслая ГОРБАЧЕВ (заместитель главного редакторы), Игорь ЖЕГЛОВ, Александа ИГОШЕВ (олестоенный секретары), Борис ЛЕОНОВ, Михаим ЛОБАНОВ, Вядямири МАЛЮТИН, Борис ОЛЕИНИК, Петр ПРОСКУРИН, Сергей РОГОЖИИН, Владимир ФИРСОВ, Александа ФОМЕНКО, Евгений ЮШИН, Виктор ЯКОВЕННО (Перамій Заместитель главного оразитора).

Художественный редантор Г. Комаров

Техничесний редантор Н. Строева













B. KASAHIJEB



С. КУНЯЕВ



KORIJIEHEBA



ю. Макаров











и. тетерин









Усадьба Останкино. Дворец-театр построен в 1792—1799 гг, под руководством архитектора Елизаов Назарова крепостными мастерами П. П. Аргуновым, А. Ф. Мироновым, Г. Дикушиным и их учениками. Сейчас здесь находится музей творчества крепостных.



